K44 4 108







KH4 408

rbü kpeyerost.

cb kenb30mb, bykaxb, cb kpectomb bcepdub.



KH-BO "NPOMETEŮ" N.H.MUXAŬNOBA.

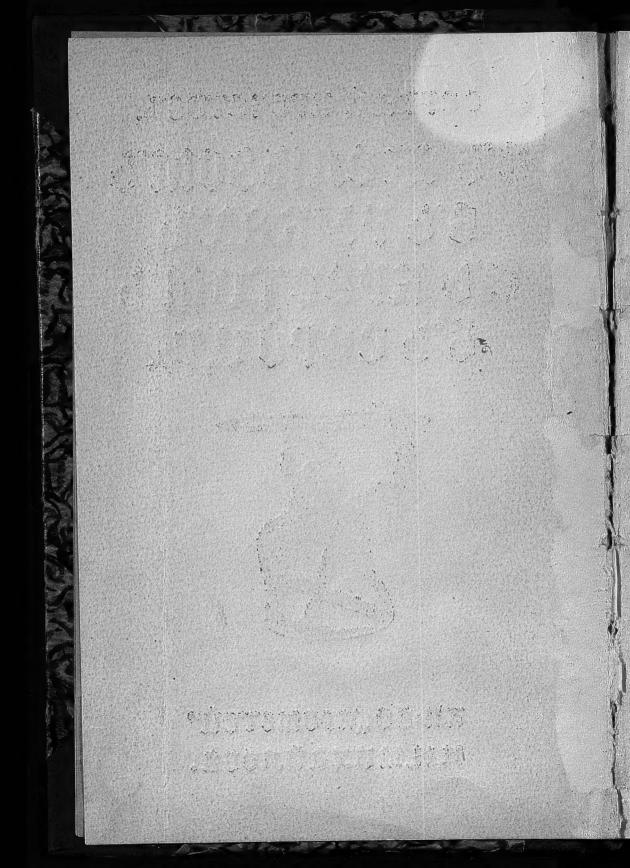





СЪ ЖЕЛЪЗОМЪ ВЪ РУКАХЪ
СЪ КРЕСТОМЪ ВЪ СЕРДЦЪ

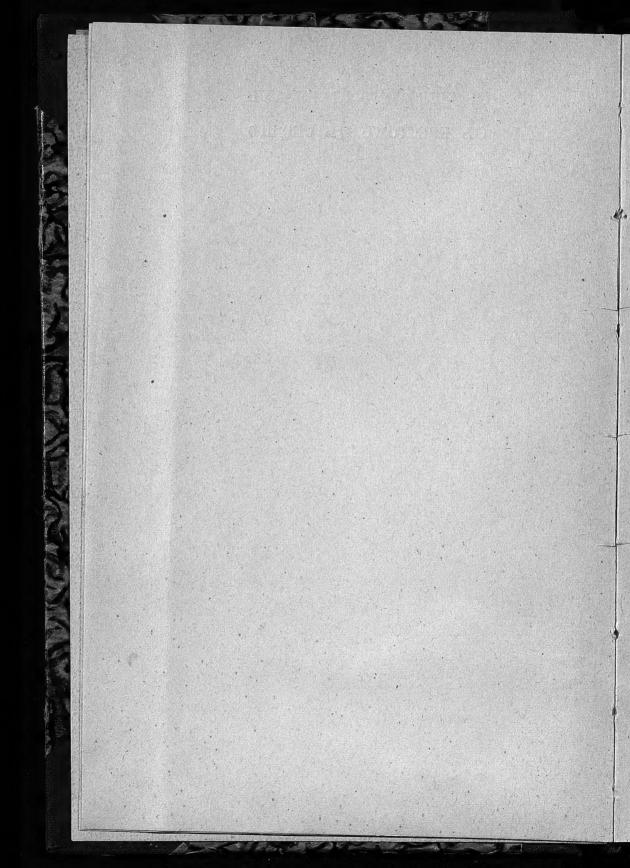

## СЪ ЖЕЛБЗОМЪ ВЪ РУКАХЪ СЪ КРЕСТОМЪ ВЪ СЕРДЦЪ

ЗАПИСКИ ОФИЦЕРА.

2170/8

КН-ВО "ПРОМЕТЕЙ" Н. Н. МИХАЙЛОВА.



: ВІФАЧЛОПИТ =

"ПЕЧАТНЫЙ ТРУДЪ"

петроградъ, прачешный пер., 4.

## КАКЪ ПРЕДИСЛОВІЕ.

Рукой Всевышняго хранима, Навстръчу грянувшей грозъ Идешь ты, Русь, неколебима По міровой твоей стезъ.

Сергый Кречетовъ.

|                                   | NACHOPT       |        |                            | КНИГА ИМЕЕТ:          |                        |                              |                                                                |         |                    |       |
|-----------------------------------|---------------|--------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------|
| ная публичная<br>зя библиотека    | Инвентарына м | JVE 19 | Список. №<br>порядковый. № | Количество<br>страниц | Отд. томов,<br>вып. №№ | Таблиц, карт.<br>иллюстраций | Особые ценности;<br>рукопись, авто-<br>граф, письмо и<br>т. п. | Дефекты | Печатных<br>листов | Ofpea |
| Государственная<br>историческая б | Шифр          | 14/14  | 2170/                      | 1921                  |                        |                              |                                                                |         |                    | 17.1  |

звенъли окна, читатель на мгновеніе ощутить странное и трудно опредъляемое чувство войны, вдохнеть ея неуловимый воздухъ, то мнъ не нужно ничего другого, ибо я поэтъ.

—— ТИПОГРАФІЯ —— "ПЕЧАТНЫЙ ТРУДЪ" —— ПЕТРОГРАДЬ, ПРАЧЕШНЫЙ ПЕР., 4.

## КАКЪ ПРЕДИСЛОВІЕ.

Рукой Всевышняго хранима, Навстрвчу грянувшей грозъ Идешь ты, Русь, неколебима По міровой твоей стезв.

Сергый Кречетовъ.

Я не стратегъ и всего менъ историкъ. Я — только поэть, и гляжу на то, что совершается, глазами художника, человъка отъ искусства. Великая война найдеть себъ много историковъ, которые сумъють зафиксировать и возсоздать ее подробно въ ея фактическихъ очертаніяхъ.

Мои писанія глубоко субъективны. Изображаю то, что говорить моему глазу. Пропускаю быть можеть многое важное. Примъчаю, навърно, многое несущественное только потому, что оно красочно. Но если въ этихъ страницахъ, которыя я набрасывалъ безпорядочно и торопливо, на случайныхъ ночлегахъ, на недолгихъ стоянкахъ подъ грохотъ канонады, отъ которой жалобно звенъли окна, читатель на мгновение ощутить странное и трудно опредъляемое чувство войны, вдохнеть ея неуловимый воздухъ, то мнъ не нужно ничего другого, ибо я поэть.

Если же тотъ, кто прочтетъ мои страницы, замѣтитъ и еще одно: ясную вѣру въ нашъ могучій народъ, въ нашу грядущую полную побѣду и въ свѣтлое будущее славянства, пусть не объясняеть это моей патріотической настроенностью. Ни мало! Въ этомъ я только похожъ на всѣхъ. Такъ вѣритъ вся армія, такъ вѣрю и я, потому что я русскій.

Вотъ и Тильзитъ позади съ его внушительными памятниками, съ его модными кафе и магазинами, съ его кокетливыми виллами, съ его подвижной, но молчаливой уличной толпой.

Снова гладкое укатанное шоссе, окаймленное старыми деревьями, снова уходящая въ даль безконечная вереница орудій, коней и зарядныхъ ящиковъ, снова перебрасывающаяся по колонив команда "вздовые слъзай" и короткіе 15-минутные привалы, гдв еле успвешь, растянувшись на зеленомъ откосв шоссе, выкурить папиросу и погрызть вынутаго изъ кобуры шоколаду, такъ славно пахнущаго кожей.

Передъ закатомъ мы прибыли въ C., живописное нъмецкое мъстечко, утопающее въ садахъ.

Обычная встръча. Всъ жители у домовъ. Низкіе подобострастные поклоны и любезно предлагаемые проходящимъ войскамъ корзины съ яблоками и грушами.

Что говорило въ этихъ людяхъ съ ихъ угощеніями и привътствіями? Только ли страхъ за себя и надежда смягчить сердца "свиръпыхъ съверныхъ варваровъ"? Или, быть можетъ, злорадная увъренность въ будущей

расплать еще ниже гнула ихъ спины? Кто разгадаеть!

Отрядъ миновалъ мѣстечко и расположился бивакомъ въ полѣ, гдѣ вдоль дороги тянулось нѣсколько отдѣльныхъ домовъ и стояла неподалеку отъ послѣдняго высокая вѣтряная мельница. Наша батарея стала у мельницы. Мы, офицеры, расположились въ ста шагахъ, въ маленькомъ средней руки домикѣ съ сараемъ и надворными стройками.

У мельницы разбили палатку. Чай пить ръшили въ домикъ, ночевать въ палаткъ.

Быстро вскипятили чайникъ, хлопотливые въстовые уже извлекли наши разнообразные припасы. Мы съли за столъ.

Вдругъ тревожные возгласы снаружи и сквозь нихъ отчетливо вливающееся черезъ открытое окно какое-то странное, низкое гудъніе.

Аэропланъ! Мы вскочили и бросились вонъ изъ дома.

Помню, когда я выскочилъ на крыльцо, со всъхъ сторонъ уже трещала ружейная перестрълка. Пули свистъли во всъхъ направленіяхъ, звонко чмокая въ стъны сараевъ и высокія кровли домовъ. Съ деревьевъ у дороги сыпалась листва. Сзади ръзко и ритмически, точно проворныя металлическія съялки, стрекотали пулеметы.

— Вотъ оно... Должно быть, еще и засада!..—промелькнуло у меня въ головъ. И первое движеніе,—скоръе къ батареъ, къ своимъ.

Я быстро пробъжаль черезъ дворъ и на мигъ остановился у воротъ, чтобъ разобраться, откуда идетъ опасность. Внезапно сильнъйшій ударъ сзади въ бедро, и я качусь по землъ, нъсколько разъ перевернувшись отъ силы удара.

"Кончено... раненъ",—звенитъ въ мозгу. Сбоку проносится тяжелая артиллерійская повозка, влекомая парой взбъсившихся лошадей. Вотъ въ чемъ дѣло! Встаю, ощупываю бедро. Ничего, ходить можно, это только ушибъ. Спъшу, прихрамывая, налѣво, къ мельницъ, гдъ стоитъ батарея. Пули жужжатъ, какъ осы.

Рядомъ перебъгаютъ отдъльные пъхотинцы и стръляютъ съ колъна куда-то вверхъ.

Подымаю голову, — вверху, на темнъющемъ небъ гудя, проносится огромная зловъщая черная птица съ загнутыми крыльями. Два-три круга, и она удаляется постепенно скрываясь изъ глазъ.

Стръльба стихаетъ... Громкіе окрики офицеровъ быстро прекращаютъ послъдніе, одиночные, уже ненужные выстрълы. Рядомъ съ мельницей группа солдать, столпившись, окружаетъ неподвижное тъло. Это одинъ нашъ молодой артиллеристъ, застигнутый во время перестрълки шальною случайной пулей. Бъдняга, кажется, уже не дышитъ, и смертныя тъни легли на его безбородое, чъмъ-то удивленное, съ черными усиками лицо. Его увозятъ въ лазаретной линейкъ.

Мнъ нужно зайти по дълу къ командиру бригады. Тороплюсь сдълать это, пока еще не темно. Бълый домъ на окраинъ города. Возлъ садъ съ цвътущими клумбами, газономъ, бесъдками и отягченными плодами деревьями. Фасадъ и ажурный балконъ увиты виноградомъ, и спълыя его гроздья выглядываютъ изъ-за пышной листвы.

Посылаю доложить о себъ. Командиръ бригады, полковникъ К., изысканно свътскій петроградецъ (чуть не сказалъ "петербуржецъ"), любезно приглашаетъ остаться пить чай.

Мнѣ начинаетъ казаться—нѣтъ ни войны, ни аэроплановъ, ни пулеметовъ. Изящная гостиная съ легкой свѣтлой мебелью. Столовая изъ сѣраго клена. Хорошее піанино. Двѣ-три качалки съ небрежно брошенными подушками съ вышитыми вѣнками изъ розъ. Небольшой тонкой работы книжный шкапъ съ отлично подобранными томиками міровой литературы. На немъ бюсты Гете и Шиллера. Чисто одѣтая горничная въ бѣломъ передникѣ и гофреной тюлевой наколкѣ. Ни въ чемъ нѣтъ грузной нѣмецкой претензіи, — на всей обстановкѣ печать хорошаго вкуса и какой-то радостной легкости.

Спрашиваю, кто хозяева. Полковникъ разсказываетъ любонытную исторію. Домъ принадлежить двумъ молодымъ состоятельнымъ барышнямъ. При извъстіи о вступленіи нашихъ войскъ въ Восточную Пруссію, уъзжая въ Берлинъ, онъ оставили все, какъ было, въ полномъ порядкъ, ничего не увозя, и дали прислугъ такое распоряженіе: "Кто бы ни пришелъ, будь онъ другъ или

врагъ, всякаго принимать радушно, какъ брата. Все въ домѣ къ его услугамъ. Особенно заботиться о раненыхъ, своихъ или чужихъ одинаково, ухаживать за ними и класть ихъ на наши постели". Онѣ много разъ повторяли это прислугѣ, и та запомнила эти слова буквально.

О, милыя мечтательницы о всеобщемъ братствѣ! Я запомню ваши газельи глаза, ваши лебединыя шеи, ваши руки съ длинными пальцами, что я видѣлъ на большомъ портретѣ въ гостиной. Черезъ какую земную пыль влачите вы теперь ваши легкія одежды! И воцарится ли когда-нибудь на землѣ ваша мечта! Теперь кровавое зарево окутало полміра, Война, гнѣвная богиня, сдвинувъ брови, тяжелой своей стопой идетъ по полямъ, и вашъ тихій голосъ, вашъ кроткій призывъ одиноко потонулъ среди грохота орудій и изступленныхъ криковъ.

Покидаю милое жилище.

Ночь въ палаткъ. Сверху укрылся пледомъ, но холодъ коварно подбирается снизу, сквозь тонкій, туго натянутый брезентъ походной кровати. Денщикъ забылъ подложить снизу купленный въ Тильзитъ недешево за чистыя русскія денежки отличный войлочный фильцъ. Ежусь, но встать и позвать его лънъ.

Утромъ выступаемъ въ 7 часовъ. Короткая молитва надъ могилой убитаго вчера артиллериста. Выважая на шоссе, долго провожаю глазами свъжий бугоръ земли съ маленькимъ, наскоро сдъланнымъ бълымъ крестомъ,

Мы снова въ пути.

Яснымъ, теплымъ вечеромъ наша бригада стала бивакомъ при большомъ селеніи Г., вдоль великолъпнаго обсаженнаго въковыми тополями и буками шоссе изъ Тильзита въ Кенигсбергъ. Батареи расположились тутъ же на лугахъ и воздъланныхъ поляхъ, гдъ въ изобиліи растеть ръпа и еще какой-то другой очень сладкій и крупный овощь, нічто среднее между брюквой и ръпой. Одинъ вздовой моего взвода, Пряхинъ, большой любитель сельскаго хозяйства, собиравшійся на родинъ, гив-то въ Вятской губерніи, держать экзаменъ на помощника агронома, волнуясь и размахивая руками, тщетно доказываль, что "по наукъ" это предназначенъ только для рогатаго кормовой И скота.

Солдатики одобрительно покачивали головами. "Наука, оно точно... наука первое дѣло"... Но овощъ ѣли и въ похлебкъ варили, и похваливали очень.

Вездъ весело запылали костры. На нихъ какіе-то котелки и чугунки, выросшее какъ изъ-подъ земли немудрое солдатское хозяйство.

Мяса было довольно, и врядъ ли наши солдаты часто вдали у себя дома такіе наваристые супы, какіе доставались имъ въ Пруссіи. Не хватало лишь двухъ вещей: хлъба и соли. И было негдъ достать, такъ какъ ихъ почти не было у населенія. Хлъбъ не замънишь вичъмъ, но насчетъ соли ухитрялись.

Сыпали какое-то красное минеральное вещество,

употре бляемое нъмцами для удобренія огородовъ. Ни чего, сходило...

Офицеры нашей батареи расположились въ маленькой, покинутой жителями, крестьянской усадьбъ. Среди другихъ домъ изъ самыхъ неважныхъ, и всетаки тамъ четыре комнаты, постели съ занавъсками и полочки съ дешевымъ фарфоромъ. На стънахъ портреты. Воть почтенный лысый отець семейства въ неуклюжемъ сюртукъ и съ нимъ рядомъ круглолицая фрау въ накрахмаленномъ чепцв и со связкой ключей у пояса, знакомъ ея хозяйской власти. Вотъ ихъ сынъ, молодой прусскій пъхотинецъ. Снять онъ явно при помощи трафарета, гдв въ готовую фигуру вставляется одно лицо. Онъ почему-то верхомъ. Одною рукой, подбоченившись, держить узду, другою указываеть впередъ, гдъ бъгутъ устрашенные непріятели, конечно, съ весьма окладистыми бородами. Конь попираетъ ногами пушку. Лицо у солдата круглое, безбровое, съ ямочками на щекахъ.

Фигура въ профиль, лицо en face, — картина, могу сказать, величественная.

И рядомъ еще фотографія: онъ же съ невъстой, миловидной, съ большими косами, такой же круглолицей и тоже съ ямочками. Стоятъ, держась за руки. Внизу на паспорту, два голубка и надпись: "Фрицъ Шольпъ и Грета Майеръ. Обручены 1 іюля 1914 г.".

Гдѣ ты теперь, почтенная фрау въ чепцѣ и съ ключами, и ты, голубоглазая Грета? Знаете ли вы, что рус-

скій "варваръ" безпечно разлегся на вашей постели и ваши фарфоровыя тарелочки дрожать отъ испуга на своихъ полочкахъ, когда мимо въ своихъ грузныхъ сапогахъ проходить мой денщикъ.

На другой день, часовъ въ шесть вечера, мы получили приказъ выступить и къ ночи занять позиціи на правомъ берегу ръки, впадающей въ Балтійское море, верстахъ въ двънадцати къ съверу. По ту сторону ръки городъ и вдоль теченія рядъ укръпленныхъ непріятельскихъ позицій, защищающихъ подступы къ Кенигсбергу.

Къ позиціямъ вело прямое шоссе, но такъ какъ въ значительной части оно пролегало по возвышенности въ районъ непріятельскаго обстръла, нашъ отрядъ ръшили провести лъсомъ, чтобы уже затемно, скрыто отъ нъмцевъ, размъстить на позиціяхъ.

Мнъ хорошо запомнился этотъ вечеръ.

Сперва шоссе, потомъ ръзкій повороть влъво, у маленькаго кладбища съ зелеными деревянными скамейками, кустами акацій, плющомъ на памятникахъ и бълыми каменными крестами. Дальше небольшія фермы, еще неубранныя нивы, лъсная опушка съ какими-то павильонами, бесъдками и столиками для народныхъ гуляній. Навърно, сюда любила приходить окрестная молодежь и степенные бюргеры изъ города, чтобы мирно выпить за этими бълыми столиками свое неминуемое пиво.

Потомъ старый береженый, подчищенный, съ пря-

мыми, какъ стръла, просъками сосновый лъсъ. Верста по широкому шоссе, и отрядъ свернулъ на грунтовую лъсную дорогу.

Солнце было на закатъ. Лъсъ тихо рдълъ, и сквозь сливающуюся чащу стволовъ струились расплавленные рубины и червонное золото. Хотълось молчать. Было тихо и торжественно въ лъсномъ храмъ, и въ величавомъ его спокойствии золотой фиміамъ проливался благостно, не въдая людскихъ распрей, равно для правыхъ и виноватыхъ.

Кончился лѣсъ. За нимъ темнѣющія поля, мѣстами низменности, гдѣ колеса орудій глубоко врѣзаются въ мягкую почву. Порою небольшія селенія. Темныя окна, не видно никого. На одномъ дворѣ воетъ позабытый песъ, на цѣпи у своей конуры. Нѣсколько дней спу стя я вновь проѣзжалъ мимо и видѣлъ его издыхающимъ съ голоду. Я кинулъ ему кусокъ хлѣба, но онъ былъ уже не въ силахъ его съѣсть.

Мъстность становится выше. Солнце зашло, и черныя тучи зловъще клубятся на кровавокрасной, неширокой закатной полосъ.

Какія странныя очертанія! Черные всадники въ черных плащахъ... Черныя женщины съ развѣвающимися волосами... Какіе-то крылатые черные драконы... Не призраки ли это враждебныхъ божествъ германскаго эпоса тянутся въ даль, покидая занятую нами землю, и, уходя, угрожають?...

Но не удержать вамъ, негодующія тѣни, этихъ не-

Закатъ погасъ. Вътеръ, луна, быстро летящія облака. Засеребрился прудъ. Мы вновь вышли на шоссе и вступили въ деревню К.

Резервы остались здъсь. Впереди деревни, верстахъ въ полутора-двухъ расположатся наши позиціи.

Устроивъ резервы на ночлегъ, поздней ночью ѣду съ коннымъ вѣстовымъ установить ближайшій подъѣздъ къ позиціямъ. Ѣдемъ сперва по шоссе, потомъ сворачиваемъ по отчетливому слѣду отъ прошедшихъ раньше орудій. Еще съ версту—и мы на позиціяхъ.

Темные правильные полукруги оконовъ. Слабо поблескиваетъ подъ луной сталь глубоко ушедшихъ въ свои земляныя гнъзда орудій. Около нихъ, подъ навъсами изъ вътвей и соломы, рвы для людей, зіяющіе своей чернотой. Кажется, какой то насмъшливый могильщикъ нарылъ впрокъ свъжихъ могилъ и онъ, оскаливъ пасти, ждутъ своихъ неизвъстныхъ гостей.

"Кто идеть?"

"Свои"...

Спрашиваю, гдъ офицеры. Одинъ дежуритъ на батареъ. Прочіе неподалеку, ушли ужинать. Иду повидаться съ ними. На холмъ стройный высокій домъ, бълый въ лунныхъ потокахъ, сквозитъ черезъ раскидистыя деревья. Темныя окна, —домъ кажется мертвымъ, необитаемымъ. Подъ деревьями, съ обратной непрія-

телю стороны, вижу нъсколько лошадей и группу въстовыхъ.

Меня проводять внутрь. Миную темныя свии. Распахиваю дверь. Полуосвыщенная огромная зала. Это школа. Оплывающая свычка, прилыпленная къ учительской кафедры, слабо озаряеть отодвинутыя въ сторону парты и у стыны пару большихъ черныхъ досокъ съ какими-то неоконченными ариеметическими задачами. Въ глубины, черезъ пріоткрытую дверь, падаеть свыть. Вхожу.

Большая, залитая яркимъ свътомъ столовая нъмецкаго педагога. Окна наскоро заколочены коврами. Длинный столъ, кинящій россійскій самоваръ, дымъ русскихъ папиросъ и знакомыя веселыя лица. Никогда еще стаканъ горячаго чаю съ коньякомъ не казался мнъ такимъ вкуснымъ, какъ въ эту ночь, въ двухъ верстахъ отъ непріятеля, въ нъдрахъ этого страннаго, живущаго тайною ночною жизнью дома.

Черезъ 20 минутъ снова ъду съ своимъ коннымъ въстовымъ черезъ обълыя лунныя поля, теперь уже иначе, намъчая новый кратчайшій путь.

- Ваше благородіе! А ваше благородіе! Вы бы больше къ березкамъ, въ тѣнь, а то видно очень... неравно подстрѣлятъ.
- То-то... къ березкамъ. Ничего, милый, Богъ не выдастъ.

Мой конный въстовой, случайно найденный мною землякъ изъ окрестностей моего имънія, — существо

толстое, съ красноватымъ носомъ, круглоликое, подобное не то румянорожему Силену, не то Санхо Пансъ. Чрезмърной отвагой онъ не обладаетъ, но въ меня быстро увъровалъ, прицъпился ко мнъ и очень убъжденъ, что я отъ нъмецкихъ пуль заколдованъ и, разъ онъ со мной, то все въ общемъ благополучно. Иногда онъ причитаетъ, но больше для виду. За мной онъ полъзетъ, куда угодно. Я же, въ своихъ частыхъ съ нимъ поъздкахъ, люблю рысить неторопливо тамъ, гдъ, вижу, ему хочется проскакать поскоръе, и со вкусомъ читаю ему въ высокомъ стилъ лекціи "о любви къ отечеству и народной гордости", которыя онъ слушаетъ, насупившись и моргая глазами.

у него есть много достоинствъ. Парень онъ оборотистый, хозяйственный. Въ его карманахъ всегда яблоки и спички, и моя лошадь оказывается чъмъ-то накормленной при самыхъ невъроятныхъ условіяхъ.

Возвращаюсь въ деревню къ заряднымъ ящикамъ. Ночую въ чистой нѣмецкой избѣ. Хорошая постель. Только перина куда-то исчезла. Вмѣсто нея мнѣ положили сѣна. Сверху кладутъ простыню. Раздѣваюсь, какъ слѣдуетъ. Какъ хорошо будетъ соснуть. Нѣсколько дальнихъ ружейныхъ выстрѣловъ. Должнобыть, балуются нѣмецкіе дозоры. Нѣтъ чтобъ пожалѣть Вильгельмова имущества!.. Засыпаю сладко и спокойно. Если не будетъ тревоги, будить не раньше половины седьмого.

Денщикъ пожалълъ, разбудилъ въ семь... Прежде

всего, конечно, бриться. Это моя маленькая слабость. Моя голова острижена нашимъ батарейнымъ Фигаро подъ первый номеръ и весь мой суровый, загорѣлый и запыленный видъ мало напоминаетъ того франтоватаго кавалера, который за нѣсколько дней до отъѣзда на войну разгуливалъ у себя на дачѣ въ бѣломъ спортивномъ костюмѣ съ широкимъ отложнымъ воротникомъ модной мягкой рубашки и говорилъ комплименты очаровательнымъ дамамъ. Однакожъ я храню мой "грифскій" стиль, ношу крахмальные воротники (ради похода марка "Линоль",—весьма остроумное изобрѣтеніе) и упорно бреюсь каждый день ко всеобщему удивленію. Бреюсь при всякихъ обстоятельствахъ и чѣмъ угодно,—холодной водой, молокомъ, чаемъ и даже кофе.

Еще не кончилъ правую щеку. Вбъгаютъ въстовой и леншикъ.

— Баринъ! Баринъ! Еропланъ нъмецкій! Гляди бомбу броситъ.

Въ четыре взмаха кончаю правую щеку. Бомба бомбой, но неприлично умирать съ недобритой щекой. Стиль—великая вещь!

Выбъгаю съ биноклемъ на крыльцо.

— Всѣ по сараямъ! Не толпиться и не бѣгать!

Дворъ, только что походившій на встревоженный муравейникъ, сразу пустветь... Лошади еще съ ночи поставлены въ густомъ саду, зарядные ящики подтянуты ближе къ твнистымъ деревьямъ вдоль ограды,

чтобы не быть слишкомъ замътными сверху, насчетъ аэроплановъ предупреждали.

Гляжу кверху,—тамъ, на ясномъ, угреннемъ небъ, съ злобнымъ, басистымъ и немного гнусавымъ гудъніемъ носится черное крылатое чудовище, точно огромный шмель изъ Гофмановской сказки. Кружитъ и уносится въ сторону, и вновь возвращается, что-то ищетъ,
что-то выбираетъ.

Послѣ я успѣлъ привыкнуть къ этимъ германскимъ шмелямъ съ изогнутыми крыльями, но всякій разъ охватывало меня при видѣ ихъ чувство какого-то злобнаго безсилія. Что предпринять противъ этой проклятой машины, шныряющей въ высотѣ и кидающей бомбы, отъ которыхъ десятки людей обращаются въ мелкіе клочья мяса и кровавыхъ тряпокъ! Что-то темное, шмелиное, нечеловѣческое просыпается въ душѣ. Такъ бы и взлетѣлъ самъ въ высоту и впился въ этого колдовского шмеля и грызъ бы его, рыча отъ ярости, чтобы свалить на землю. А вмѣсто того надо прятаться, если укрытіе близко, и застывать недвижно на мѣстѣ, если оно далеко, чтобы быть какъ можно незамѣтнѣе и какъ бы слиться съ землей.

На этотъ разъ обощлось безъ бомбы. Шмелю не попались на глаза человъческія группы и онъ, покружившись, улетълъ.

Спѣшу умываться и пить чай. Изъ всѣхъ норъ вылѣзаютъ, весело балагуря, солдаты. Пью чай на крыльцѣ. Солдатики устроили мнѣ сюрпризъ. Еще съ ранняго утра подоили нѣмецкую корову, и я подбав-

Подъвзжаетъ кавалерійскій офицеръ съ нѣсколькими всадниками. Просить угостить папиросой, два дня не курилъ. Дѣлюсь моимъ табачнымъ запасомъ. Пріятно видѣть, съ какимъ наслажденіемъ онъ дѣлаетъ затяжки, —даже глаза заблестѣли. Онъ изъ отряда, теперь смѣняемаго нашимъ. Пою его чаемъ и попутно разспрашиваю объ обстановкѣ.

Мажду нами и нѣмцами глубокая рѣка съ подходящими къ ней во многихъ мѣстахъ вплотную лѣсами. Берега илистые, топкіе. Нѣмцы опутали ихъ сѣтью колючихъ проволокъ, частью поверху, частью погрузивъ въ илъ. Бродовъ нѣтъ. Есть одинъ желѣзнодорожный мостъ. Его ничего не стоило бы взорвать и нѣмцамъ и нашимъ. Но обѣ стороны берегутъ этотъ мостъ, какъ единственное средство для переправы, которое каждый изъ противниковъ надѣется использовать при удачѣ для наступленія. Пока же артиллерійскія дуэли да ночныя попытки перейти мостъ пѣхотой.

Кавалеристъ со своимъ маленькимъ отрядомъ стоялъ дня два у самаго моря. Разсказываетъ, какое глубокое волнене охватило его, когда впервые, сквозь лъсную опушку, засверкали подъ солнцемъ голубыя волны.

Послъ, черезъ два-три дня, оказавшись въ нъсколькихъ верстахъ отъ моря, я, выполнивъ данное мнъ порученіе, соблазнился и сдълалъ порядочный крюкъ, чтобы увидъть море. И я пережилъ это волненіе, когда сквозь вътви подернутыхъ осеннимъ золотомъ буковъ блеснула и черезъ нъсколько мгновеній мощно возстала передо мной уходящая въ даль безкрайняя синеголубая ширь.

Я вспомниль тогда, какъ Ксенофонть въ своемъ "Анабазисъ" описываетъ радость, охватившую грековъ, когда послъ долгаго похода по враждебной странъ они увидъли море.

Есть чувства, которыя неизмѣняемыми проходятъ черезъ вѣка.

Талатта! Талатта!

Слава тебъ, то радостно голубое, то нахмуренно синее, то грозно свинцовое, многошумное, многосмъющееся море! Во всякій часъ, во всякой странъ, своей иль чужой, счастливъ тотъ, кому послъ труднаго пути дано увидъть твои плавно зыблемыя воды и услышать твой несмолкаемый, суровый, поющій о Въчности гулъ,

Кавалеристъ простился, собирается уважать. Приносятъ конвертикъ съ приказомъ. Я назначенъ офицеромъ-ординарцемъ къ начальнику отряда. Со мною слъдовать конному въстовому. Эй, съдлать!

Веру моего круглоликаго Силена, даю ему саквояжъ съ необходимъйшими предметами. Вдемъ быстро. Черезъ полчаса стою передъ генераломъ.

Съ этого момента начинается новая, весьма занимательная фаза моей военной жизни.

Вотъ уже нъсколько дней я офицеромъ - ординар-

Генералъ X. жилъ въ небольшемъ двухэтажномъ домикъ въ деревнъ Г., у шоссе. Двъ комнаты внизу и три маленькихъ въ мезонинъ. Генералъ и его адъютантъ помъщались внизу; съ адъютантомъ былъ и другой ординарецъ, низенькій, добродушный пъхотный прапорщикъ съ дъловито озабоченнымъ видомъ. Я занялъ комнату наверху. Пуховиковъ — увы! — уже не было, но была деревянная, уемистая, подобная Ноеву ковчегу кровать, куда мнъ наложили съна.

Эта кровать мив очень памятна, такъ какъ на ней пришлось мив провести во время дежурства не одну ночь безъ сна, каждую минуту ожидая, что меня позовутъ къ телефону, находившемуся у гусаръ въ сосъднемъ домъ. Ночные вызовы къ телефону для принятія донесеній съ позиціи были такъ часты, что пробовать раздъваться было совершенно безплодно, и я лежалъ въ полномъ снаряженіи.

Со сномъ приходилось очень бороться. Сперва былъ пересмотрънъ весь запасъ лежавшихъ въ углу на эта-

жеркъ совсъмъ еще недавнихъ нъмецкихъ юмористическихъ и иллюстрированныхъ журналовъ, гдъ "русскіе медвъди" изображались въ самыхъ жалкихъ и комичныхъ образахъ, разбитыми и отброшенными чутъ не къ самой Москвъ, а карта Россійской Имперіи перекраивалась за счетъ будущихъ нъмецкихъ побъдъ съ неподражаемымъ аппетитомъ.

Послъ взялся за нъсколько захваченныхъ изъ Москвы книжекъ "Пользы". Разсказы Джека Лондона проглотилъ я очень быстро, но зато выручилъ романъ какого-то нъмецкаго автора "Совиный домъ", безконечное повъствованіе о душевныхъ терзаніяхъ потерявшей богатство молодой и прекрасной фрейлины, въ которую влюбленъ герцогъ, но которая сама влюблена въ графа. Этотъ "Совиный домъ" сослужилъ мнъ большую службу,—его я не дочелъ и до сей поры.

Первая моя поъздка по должности ординарца была къ командиру артиллерійской бригады, полковнику К., жившему въ той самой деревнь, передъ которой были расположены позиціи нашихъ батарей. Помню его маленькій домикъ, со всъхъ сторонъ оплетенный паучьими тенетами телефоновъ. Помню тотъ горячій чай съ краснымъ виномъ, которымъ меня такъ радушно угощали полковникъ и его адъютантъ—молодой и симпатичный князь К.

Зашла рѣчь о мѣстномъ населеніи и о той сѣти предательской сигнализаціи и враждебнаго шпіонажа, которой мы окружены. Жителямъ предложено было вы-

селиться изъ района позиціи, и селенія были почти сплошь покинуты, но все-таки изъ домовъ, и особенно отдъльныхъ фермъ, то и дъло стръляли въ одиночныхъ всадниковъ, да ночью внезапно возникали пожары, зажигаемые нъмцами, чтобы обозначить расположеніе нашихъ частей.

Вся мѣстность была опутана тайными телефонами. Между прочимъ они прибѣгали къ одному очень остроумному способу, быстро нами открытому.

Отступая передъ нашими войсками за ръку, гдъ они разсчитывали прочно закръпиться, нъмцы увели изъ оставленной ими полосы почти всъхъ крупныхъ собакъ. Послъ дълалось такъ. Собакъ дня два держали взаперти, не кормя. Потомъ выпускали, прицъпивъ къ ошейнику катушку съ тончайшимъ телефоннымъ проводомъ. Голодная собака естественно летъла со всъхъ ногъ домой, разматывая дорогой катушку. Дома ее встръчалъ "мирный житель", примыкалъ къ проводу въ какомъ-нибудь подвалъ аппаратъ, и телефонъ готовъ.

Конечно, не всѣ оставшіеся близъ позиціи мирные жители были шпіонами. Были и просто несчастные, старые, слабые и больные, которымъ было некуда идти и которыхъ наши жалѣли и кормили, часто дѣлясь съ ними послѣднимъ кускомъ.

У полковника К. тоже оказался такой "подопечный", какъ онъ его, шутя, называлъ. Это былъ древній восьмидесятильтній старикъ, одинокій, никому не нужный, покинутый односельчанами во время поспъшнаго

бъгства. Все богатство его было въ свинь и дюжинъ маленькихъ поросять, которыхъ онъ, самъ голодный, кормилъ картофелемъ и кореньями и берегъ, какъ зъницу ока.

Полковникъ взялъ его подъ свое покровительство, дълился съ нимъ своимъ хлъбомъ (хлъбъ на позиціяхъ былъ ръдкое лакомство!) и строго приказалъ слъдить, чтобъ его поросята, гулявшіе въ огородъ, ненарокомъ не попали въ солдатскій котелъ. Каждый день по утрамъ полковникъ самъ заходилъ провърять ихъ сохранность и провъдать старика.

Такова ты, русская душа! Нѣмцу не понять ея. Онъ только посмѣялся бы надъ "славянской сантиментальностью". Но эта сантиментальность есть именно то, за что Богъ милуетъ Россію.

Черезъ полъ-часа я съ моимъ коннымъ въстовымъ уже ъду назадъ. Къ намъ присоединились еще человъкъ шесть конныхъ солдатъ.

Проважаемъ черезъ небольшую усадьбу. Тамъ размъстился какой то перевязочный пунктъ. Останавливаюсь напоить лошадь. Перекидываюсь нъсколькими словами съ подошедшими поздороваться докторомъ и толстымъ невозмутимымъ батюшкой въ подрясникъ, съ ременнымъ сползающимъ кушакомъ, въ широкополой порыжълой фетровой шляпъ съ сърою объемистой флягой для воды черезъ плечо. Докторъ разсказываетъ, что дня два тому назадъ, когда они стояли верстахъ въ 15 къ югу, имъ пришлось быть въ гостяхъ у нъм-

цевъ. Случилось такъ, что во время боевыхъ передвиженій нашъ и нѣмецкій перевязочные пункты оказались въ полуверстѣ.

Въ періодъ роздыха доктора ходили другъ къ другу въ гости. Наши угощали папиросами и чаемъ, а нъмцы—хорошимъ кофе и сигарами.

Скоро начальникъ отряда рѣшилъ перемѣнить мѣсто своего пребыванія, и мы поселились версты на три западнѣе прежняго, на окраинѣ другого селенія, въ богатой покинутой жителями крестьянской усадьбѣ, тоже неподалеку отъ шоссе.

Я повхалъ впередъ, чтобы выбрать и приспособить помъщеніе. Въковые вязы и тополя, окаймляющіе шоссе, версты на двъ были спилены въ одну ночь, чтобы затруднить непріятелю артиллерійскую пристрълку, и вътвистия ихъ тъла лежали на землъ, широко раскинувъ руки, подобно поверженнымъ гигантамъ.

Печальное и грозное зрълище!

Въ одну ночь рухнуло то, что взрощалось столътіемъ. Промчится военная непогода, но путникъ уже не укроется въ знойный полдень подъ ними и вътеръ не будетъ шумъть въ ихъ темной листвъ.

Много страшнаго несетъ съ собой война!

И все-таки во всёхъ этихъ срубленныхъ лѣсныхъ великанахъ, окопахъ, чернъющихъ на зеленыхъ пажитяхъ, невъдомыхъ одинокихъ могилахъ, въ этихъ багровыхъ факелахъ ночныхъ пожаровъ, въ этихъ раз-

рушенныхъ домахъ мрачно вздымающихъ къ небу угрюмо торчащія оголенныя свои трубы, въ прожекторахъ, шарящихъ по облакамъ своими ослъпительно бълыми пальцами, въ ритмическомъ грохотъ правильной артиллерійской перестр'влки, въ сіяющихъ точкахъ шрапнельныхъ разрывовъ на дневной лазури, въ огненныхъ ихъ снопахъ на черномъ бархатъ ночи, въ стрекозиномъ стрекотаніи пулеметовъ, въ проваливвзорванныхъ желѣзнодорожныхъ шихся ВЪ воду мостахъ, въ домахъ, плачущихъ къ Богу выбитыми своими окнами, въ покривившихся башняхъ съ разбитымъ верхомъ, - во всемъ, во всемъ, даже въ тучахъ воронья, съ крикомъ подымающихся съ полей, есть своя суровая красота, жуткое и неизъяснимое очарование.

И на войнъ больше, чъмъ гдъ либо, понялъ я стихъ поэта:

«Все то, что гибелью грозить, Для сердца смертнаго таить Неизъяснимы наслажденья».

Новое наше пом'ящение оказалось лишеннымъ мебели, хотя бы самой примитивной, и мнъ пришлось позаимствовать ее изъ ближайшихъ домовъ, главнымъ образомъ изъ покинутой нъмецкой школы.

Въ результатъ для генерала появился круглый столъ, нъсколько стульевъ и даже темно-красное бархатное кресло, для прочихъ же пара бълыхъ столовъ и нъсколько деревянныхъ кроватей.

Жить можно,—мъшало лишь огромное количество мухъ, черными стаями сидъвшихъ на потолкъ.

Съ виду сосъдняя деревня казалась покинутой, но когда стали проводить телефонь, въ одиночнаго телефониста было сдълано на другой ея окраинъ нъсколько предательскихъ выстръловъ, на счастье не причинившихъ ему вреда. Деревню пришлось обыскать пъхотой, при чемъ генералъ по обыкновенію занятый множествомъ важныхъ дълъ, кратко приказалъ мнъ разобраться съ захваченными и поступить съ должною строгостью.

Стрълявшій, несомнънно, успълъ скрыться и послъ обыска предо мною стояли четыре съдыхъ старика сгорбленныхъ, больныхъ и одна старуха, оставленные своими во время бъгства или, быть можетъ, не хотъвшіе оставить насиженныхъ гнъздъ даже передъ надвигающейся бурей. Ни при нихъ, ни въ ихъ домахъ никакого оружія найдено не было.

Одинъ изъ нихъ и теперь стоитъ передо мною, какъ живой. Посохъ въ рукахъ, древнее, неподвижное, точно высъченное изъ вывътреннаго камня библейское лицо съ съдыми прядями падавшихъ изъ-подъ шляпы волосъ, и на немъ такая глубокая скорбь, которую, казалось, уже ничъмъ нельзя увеличить.

Послѣ краткаго допроса я объясниль имъ, что не сдѣлаю имъ никакого вреда, но оставаться въ районѣ позиціи, особенно въ виду выстрѣловъ изъ ихъ селенія, разрѣщить не могу. Этотъ день они проведутъ въ

сънномъ сарав подъ карауломъ, а на угро будутъ отправлены съ конвоемъ на восемь верстъ въ тылъ до одного изъ нъмецкихъ селеній, гдъ еще есть жители.

Я предложилъ имъ хлъба. Всъ взяли, но тотъ, съ каменнымъ лицомъ, отказался. Я спросилъ его, неужели онъ не голоденъ, и онъ отвътилъ мнъ: «Была жена—умерла. Было два сына,—убиты. Я ничего не хочу, кромъ смерти».

Что могъ я сказать этому старику? Я положилъ ему руку на плечо и произнесъ, указывая рукою на небо, два простыхъ, неуклюже слъпленныхъ мною нъмецкихъ слова: «Gott ist». Но онъ не отвътилъ ничего и черты его были попрежнему недвижны. И много ихъ было такихъ, чью жизнь раздавила желъзными своими ободьями грузно катящаяся по полямъ колесница Войны. Но другихъ было во много разъ больше.

Весь край кишълъ переодътыми нъмецкими солдатами, — шпіонами, убійцами изъ-за угла, сигнализаторами и поджигателями, которые даже въ случаяхъ прямого захвата на мъстъ преступленія по большей части избъгали заслуженной кары. Обыкновенно ихъ забирали, и кончалось тъмъ, что ихъ отправляли въ Россію въ качествъ плънныхъ или, всего чаще, просто отсылали въ тылъ.

Мы, русскіе, умѣемъ драться, но намъ всегда трудно принудить себя раздѣлываться со связаннымъ человѣкомъ.

Тягостное вцечатльніе оть только что видыныхъ

мною стариковъ томило меня и мнѣ хотѣлось отвлечься. Я туть же нашель случай отправиться вмѣстѣ съ какимъ-то коннымъ ординарцемъ отвезти приказаніе въ одну изъ частей, расположенную при деревнѣ К-ъ, верстахъ въ шести отъ нашего жилища. Въ тѣ же края направлялся казачій офицеръ съ нѣсколькими своими казаками.

Вхали вмъсть, очень быстро, какими-то путанными лъсными дорогами, и въ оживленной бесъдъ время пролетъло незамътно.

Я опасался возвращаться лѣсными дорогами, которыя плохо примѣтилъ за разговоромъ, и рѣшилъ ѣхать къ югу по шоссе до поворота на другое, приводящее въ конечномъ счетѣ къ мѣсту, гдѣ мы жили.

Уже въ какой-нибудь полуверств отъ перекрестка я вспомниль, что придется проважать у селенія Л., высокимъ участкомъ шоссе, по которому нѣмцы отлично пристрълялись и били съ бодьшой точностью. Генераль съ самаго начала приказаль, чтобъ ординарцы по этому шоссе не вздили и направлялись окольными путями.

Но ѣхать назадъ было лѣнь, перекрестокъ быль совсѣмъ рядомъ и по обычной россійской манерѣ думалось, что сойдетъ и такъ. Какъ разъ въ это время все было тихо, и ни съ нашей, ни съ нѣмецкой стороны не было слышно ни единаго выстрѣла.

Я подъвхаль къ повороту благополучно и свернулъ на другое шоссе. Впереди въ пятистахъ шагахъ подвигалась навстръчу группа какихъ-то всадниковъ, человъка въ четыре. Вдругъ выстрълъ позади, мгновенный вой снаряда и оглушительный взрывъ неподалеку влъво.

Я пришпориль коня и, нахлестывая его нагайкой, понесся карьеромъ по шоссе. Всадники впереди тоже ударили по лошадямъ и мчались навстръчу.

Сбоку, вдоль шоссе, стремительно мелькала кинематографическая лента какихъ-то строеній. Смутно помню полуразрушенный господскій домъ, облицованный блестящими кирпичами, должно быть построенный не безъ претензій на стиль. Какія-то черныя дыры оконъ, пробитыя стѣны, торчащія трубы, полуобвалившіяся башни... Какое-то пожарище... Какіе-то каменные сараи...

Всадники пролетьли мимо. Снаряды гудя взрывались то сбоку, то спереди, и шрапнельныя пули звонко щечкали по каменнымъ стънамъ. Пять минутъ грохота и бъщеной скачки, и разомъ тишина, точно не было ничего. Дорога пошла ниже.

на сей разъ сошло! Усталая лошадь перешла на шагъ.

Въ тотъ же день вечеромъ я сидълъ на скамейкъ въ плодовомъ саду близь того дома, гдъ мы жили, подъ большимъ каштаномъ.

Кругомъ была тишина. День умиралъ, успокоенный, ясный и теплый. Тонкія кольца табачнаго дыма плыли въ воздухѣ, напоенномъ дыханіемъ свѣжаго сѣна и спѣлыхъ яблокъ. Надъ осенними поздними травами

слабо жужжали шмели. Легкія перистыя облачка нѣжной волнообразной тканью розовѣли на закатѣ. И было все такъ безбурно и было все такъ прекрасно и просто, точно не было ни войны, ни окровавленныхъ труповъ, ни взрытыхъ гранатами темныхъ и грозныхъ полей.

Изъ кустовъ выбъжалъ бълый кроликъ и сълъ передо мной, настороживъ ушки, круглый забавный шаръ. Я взялъ его на руки, онъ не испугался. Должно быть, онъ былъ ручнымъ и его, убъгая, забыли. Продолжая держать его, я подошелъ къ дому. Генералъ стоялъ на крыльцъ и курилъ. Я молча показалъ ему кролика.

Онъ долго смотрълъ на него, и на его всегда суроромъ лицъ я уловилъ съ удивленіемъ тънь волненія и нъжности. "Онъ ничего не знаетъ о войнъ. Позаботьтесь, чтобъ ему не сдълали вреда". Генералъ повернулся и ущелъ въ домъ.

Я не забыль о кроликъ. Онь ночеваль въ комнатъ, въ углу глубокой деревянной кровати, наполненной съномъ. Его кормили капустными листьями и, когда мы уъзжали, я, оставшись послъднимъ, пустилъ его въ садъ. Пусть онъ ничего не узнаетъ о войнъ.

Утромъ я отправилъ нѣмецкихъ стариковъ въ тылъ. Утромъ же мнѣ пришлось увидѣть еще двухъ шпіоновъ, уже несомнѣнныхъ.

Одинъ былъ молодой парень, лѣтъ двадцати трехъ, здоровый, плечистый, бѣлотѣлый, румяный тѣмъ яркимъ румянцемъ во всю щеку, который кажется почти не-

натуральнымъ. Широкое грубое лицо, короткая щетка рыжеватыхъ волосъ, низкій лобъ.

Онь быль схвачень при попыткъ поджега, подъ платьемъ нашли электрическій фонарь съ разноцвътными стеклами.

Я спросиль его что-то, онь отвътиль грубымъ ругательствомъ. Нельзя не жалъть безпомощныхъ стариковъ, но къ этому не можеть быть жалости.

Еще одна незабываемая фигура прошла передо мною. Это была шпіонка.

Молодая дъвушка, стройная, золотокудрая, съ легкой поступью и гордо откинутой назадъ головой.

На ней одежда крестьянки, но она носить ее такъ, какъ носять модныя платья. Руки бълыя, изнъженныя, не знавшія труда.

Ее замътили на одной изъ передовыхъ позицій. Въжливо попросили уйти. Послъ на другой, на третьей. То же самое. Уходила, а черезъ нъкоторое время попадалась опять. Наконецъ, арестовали, обыскали, нашли фотографическій аппаратъ, снимки позицій, шифръ, сигнализаціонные флажки. Жила онъ, какъ оказалось, въ отличной господской усадьбъ въ лъсу. Съ ней вмъстъ взяли ея старика-отца. Помню, я спросиль ея имя, она презрительно повела бровями и не отвътила ничего.

Она была отправлена подъ конвоемъ въ одинъ изъ Штабовъ. Впослъдствіи, во время нашего отступленія, уже на русской землъ я встрътилъ ее вновь, неподалеку отъ Нъмана. Конвойные везли обоихъ на обывательской фурманкъ. Дъвушка сидъла прямо, не сгибаясь, разсыпались золотыя волны ея непослушныхъ волосъ. Больше я ее не видълъ.

Развъдчики доносили, что съ вершины деревьевъ на высокихъ пунктахъ нашего берега видно, какъ къ городу Л. за ръкой непрерывно одинъ за другимъ прибываютъ съ запада поъзда, выгружаютъ войска и колонны куда-то уходятъ. Назръвало что-то серіозное. Усиливалась дневная стръльба нъмецкихъ орудій, на которую наши почти не отвъчали, чтобъ до времени не обнаружить себя. Уже всъ послъднія ночи нъмецкая пъхота, переходя черезъ ръку по жельзнодорожному мосту пыталась выбить изъ лъсу нашу, но послъ упорныхъ схватокъ, отбиваемая огнемъ и штыками, отходила назадъ. Въ темнотъ у ръки, что ни вечеръ, безпокойно стрекотали пулеметы и глухо ухала тяжелая нъмецкая артиллерія. Въ воздухъ въяло близостью ръшительнаго боя и мы собирались принять его.

Новая квартира начальника была назначена при маленькомъ желъзнодорожномъ полустанкъ, невдалекъ отъ центра нашихъ боевыхъ позицій.

Мы перевхали туда подъ вечеръ. Это было самое лучшее изъ всвхъ мъстъ, гдъ мы жили.

Богатая барская вилла, съ красивымъ, еще мололымъ англійскимъ паркомъ. Стриженыя аллен, желтыя дорожки, переплетающіяся въ затъйливомъ узоръ, купы позднихъ осеннихъ розъ и овальный искусственный прудъ съ медлительно-важными лебедями на розовъю-

у самаго берега повозка на боку, сползшій въ воду цълый ворохъ дорогихъ ковровъ въ глубокихъ тонахъ поблекшаго гобелена. Бъжали видимо ночью. Повозка завалилась и пришлось ее бросить.

Въ домѣ великолѣпная мебель, сдвинутая въ безпорядкѣ. Хотѣли, должно быть, вывезти и не успѣли.
Бросили, какъ было. Столы и кресла краснаго дерева,
отличный рѣзной дубовый кабинеть, глубочайшіе диваны, обитые темнымъ бархатомъ, художественной работы шкафъ съ инкрустаціей изъ разноцвѣтнаго дерева,
граціозныя шифоньерки, маленькіе столики съ рельефной бронзовой отдѣлкой. Огромнѣйшія кровати краснаго дерева съ цѣлыми горами матрасовъ, перинъ и
нуховиковъ.

Здёсь мы расположились комфортабельно. Разставили мебель по-своему. Кабинеть—для генерала. Рядомъ комната наша—адъютанта и двухъ офицеровъ. Въ пріемной очередные ординарцы. Дальше въ корридоръ, въ особой комнать, аппараты полевыхъ телефоновъ, черезъ часъ уже соединившихъ насъ съ выстимъ начальствомъ и съ отдъльными боевыми участками.

Распаковали чемоданы, вынули бълье, приготовили постели.

выйдя изъ дому, я поставилъ сзади и спереди часовыхъ, а самъ пошелъ прогуляться по парку.

Вечеръло. Закатный пламень тихо догоралъ на горизонтъ. Прозрачное небо—какъ огромная опрокинутая надъ міромъ блъдносапфировая чаша съ розовыми прожилками облачныхъ волоконъ. Иду по пустыннымъ аллеямъ, кое-гдъ усыпаннымъ желтыми листьями. Вотъ мраморный замолкшій фонтанъ. Сажусь на скамейку, укрытую высокимъ экраномъ изъ стриженой зелени. Какой уютный уголокъ для влюбленныхъ!

Гдѣ вы, шептавшіе здѣсь нѣжныя рѣчи? Горячій вѣтеръ, вѣтеръ, летящій съ пожарищъ, развѣялъ любовныя клятвы и не плачетъ ли теперь любимая объ утраченномъ женихѣ?

Генераль готовить приказы. Завтра, надо думать, бой. Командирь одного изъ полковъ прислаль большую пачку нъмецкихъ погоновъ и солдатскихъ билетовъ съ обозначениемъ частей и фамилій. Это снято съ убитыхъ послъ только что отраженной нъмецкой атаки. Все въ крови, многое прострълено пулями. Гляжу на красныя пятна, расплывшіяся по съроватой бумагъ. Какъ просто! Совсъмъ какъ пролитыя неосторожно красныя чернила. Посмотръвъ, кладу на подоконникъ.

На столъ тарелки, ножи и вилки.

Изъ кухни тащатъ дымящіеся бифштексы. Есть бълый хлѣбъ. Сегодня будетъ пиръ. Велѣли еще сварить чернаго кофе. Отправимъ приказы и рано заляжемъ спать.

Захожу провърить телефонистовъ. Вдругъ четыре протяжныхъ и ръзкихъ гудка. Это вызовъ высщаго

начальства. Беру трубку. Отчетливый, метадлическій голось вызываеть начальника отряда. Иду въ кабинеть,—докладываю и, возвратившись вмъстъ, передаю генералу трубку. Стою сзади, ожидая распоряженій. Генераль внимательно слушаеть. Его брови сдвинулись.

## — Выйдите всъ.

Я и телефонисты выходимъ изъ комнаты. Творится что-то важное. Черезъ пять минутъ генералъ созываетъ офицеровъ въ кабинетъ.

"Приказано немедленно отступать. Садитесь,—я продиктую приказы войскамъ. Разослать ихъ немедленно съ ординарцами и подтвердить по телефону".

Впослъдствіи мы узнали, что противъ нашей арміи въ тоть день стояло 8 новыхъ корпусовъ нъмецкихъ, спъшно переброшенныхъ съ французскаго фронта, чтобъ остановить нашь стремительный набъть въ Восточную Пруссію,—въ этомъ отвлеченіи и состояла наша задача. Но въ тоть моменть мы, простые офицеры, конечно, еще не знали ничего.

Приказы продиктованы. Генералъ обращается ко мнъ: "Распорядитесь укладываться. Пъхотъ, казакамъ и коннымъ ординарцамъ изготовиться немедленно. Мы выступаемъ черезъ тридцать минутъ".

Выходя, размышляю. Въ тридцать минуть надо сдълать многое. Сперва приказываю личному прикрытю генерала, 28 пъхотинцамъ, собраться, построиться и быть наготовъ, казакамъ и коннымъ ординарцамъ не-

медленно съдлать пошадей. Теперь можно подумать и о себъ. А думать есть объ чемъ.

Всѣ эти дни, при перевздахъ, наши вещи переправлялись на маленькомъ нѣмецкомъ тарантасѣ, но особой пошади съ упряжью къ нему не было...

Какъ быть теперь! Быстро ръшаю. Надо спъщить моего коннаго въстового. Лошадь впрягу въ тарантасъ, самъ онъ за кучера. Остановка за упряжью. Я долженъ добыть ее! Не оставлять же мнв въ жертву нъмцамъ мое бълье, мои куртки, мои духи, мои бритвы, наконецъ, мой нелъпый брезентовый чемоданъ-кровать системы "Дементъ". Я купиль его въ Москвъ за 42 рубля по совъту моего добраго друга поэта А. Брюсова (онъ же Alexander), который понимаеть толкъ рышительно во всемъ и разсуждаетъ такъ убъдительно, что ему нельзя не повърить. Я проклиналь въ походъ не разъ этоть грузный, громоздкій и жесткій аппарать, гді всі перекладины выпирають вамъ прямо въ ребра, но это мой кресть и я хочу нести его честно. Гдъ найти упряжь? Въ конюшняхъ пусто. Интуиція подсказываеть: чердакъ. Шарю на чердакъ съ электрическимъ фонаремъ, нахожу чуланъ, въ чуланъ пара отличныхъ шлей. Полъ-дъла сдълано. Остаются постромки. Гляжу по сторонамъ. Круги какихъ-то шелковыхъ съ проволокой кабелей для электрической проводки. Годится! Ура, мой "Дементъ" спасенъ! Все это забираютъ въстовой и денщикъ. Гора съ плечъ долой! Теперь можно подумать

и о кофе. Онъ уже давно стоитъ на столъ и обидно оставлять его нъмецкимъ разъъздамъ.

Пока въстовые выносять уже сложенныя вещи и жлопочуть съ тарантасомъ, я надъваю шинель, застегиваю походное снаряженіе и торопливыми глотками пью кръпкій, сладкій черный кофе.

Генераль въ своей коляскъ проъхаль впередъ съ адъютантомъ и десяткомъ казаковъ. Съ нимъ же въ коляскъ другой офицеръ-ординарецъ. Онъ пъхотный и не имъетъ лошади. Пропускаю сперва пъхоту и повозки. Пересъкаемъ желъзную дорогу. Ъду впередъ съ конными ординарцами. Нагоняю генерала.

- Прапорщикъ! Я съ казаками и конными ординарцами поъду болъе съвернымъ путемъ. Вы свернете наираво и поведете пъхоту и повозки въ Мелаукенъ. Тамъ присоединитесь ко мнъ. Мелаукенъ верстахъ въ двадцати. Онъ находится на востокъ.
- Слушаю, Ваше Превосходительство.

Возвращаюсь къ пъхотъ. Сворачиваемъ направо и углубляемся въ лъсъ по узкой дорогъ.

Еще нѣсколько минуть,—и темная чаща, словно задвинувшись, принимаеть маленькій отрядъ мой въ свои непривѣтливыя нѣдра. Надо найти Мелаукенъ. Онъ находится на востокъ. Что зналъ въ отдъльности я, временно прикомандированный офицеръ-ординарецъ, я тихо ъхалъ верхомънеширокой лъсною дорогой впереди своего маленькаго отряда. За мною слъдовали семь рядовъ пъхоты и двъновозки съ багажемъ, окруженныхъ въстовыми.

Двигались въ молчаніи. Лишь изрѣдка позвякивали солдатскіе котелки, да жалобно поскрипываль неподмазанный нѣмецкій тарантась съ вещами. Мой вѣрный денщикъ Костинъ перегрузиль его свыше мѣры и теперь самъ шель около, подпирая въ опасныхъ мѣстахъ это сомнительное сооруженіе, связанное всевозможными веревочками, снабженное въ послѣдніе полчаса постромками изъ какихъ-то электрическихъ проводовъ и грозившее каждую минуту разсыпаться на всѣ свои составныя части.

Луна казала изъ-за негустыхъ облаковъ печальное свое лицо—тогда по объ стороны сплошною, блъдною массою возникалъ боръ, и мы плыли блистающимъ свътлымъ каналомъ, гдъ струилась межъ серебряными стънами лунная ръка.

То вдругъ закрывалась луна фатою, и тьма, вра-

ждебное чудовище, таившееся за стволами, спѣшила протянуть на дорогу свои длинные цѣпкіе щупальцы. Мглистыми становились очертанія деревьевъ, и тускнѣли, и пропадали, и расплывались, и таяли, словно чьи-то невидимыя руки безшумно свивали все видимое въ одинъ легкій свитокъ.

Такъ въ театръ свиваютъ ненужныя декораціи во время мгновенной перемъны, при потушенномъ зрительномъ залъ, и стъны уходятъ, и со сцены въетъ холодомъ зловъщая жуткая чернота, провалъ, уходящій въ безконечность.

И снова лунное сіяніе дрожить въ вышинь, пробивая сквозь легкую облачную пелену, и кругомъ встаеть, быстро возвратившійся на місто, земной обманчивый мірь.

Смутные шорохи, шопоты, шелесты, таинственные лвеные голоса ползуть изъ чащи. Совы перекликаются въ глубинъ. Непонятные, легкіе свисты проносятся и замирають.

"Свистъ звъринъ,

Дивъ кличетъ верху древа,

Зоветъ послушати землъ незнаемой ...

- Вспомнилось мнѣ изъ "Слова о полку Игоревѣ". О, какъ вы близки мнѣ, черезъ вѣка, дружинники славнаго князя Игоря и буй-тура Всеволода, шедшіе много столѣтій назадъ по землѣ половецкой.
  - "О, русская земля, уже за шеломенемъ еси". Какъ далека ты, моя родина!

Отрываюсь отъ моихъ мыслей. Я не одинъ, мнъ ввърены люди. Я долженъ найти Мелаукенъ. Мелаукенъ находится на востокъ.

Облака разошлись. Поднимается легкій вътерокъ. Неподвижное лъсное серебро стало струящимся и зыбкимъ.

Изъ поперечнаго луннаго потока выплываеть какаято сърая вереница.

- Кто идеть?
- Свои.

Подъвзжаю. Два хмурыхъ прапорщика ведуть тудаже, что и я, полуроту и тоже обуреваемы сильными сомнъніями насчеть дороги.

Соединяемся. Вмъстъ спокойнъй и удобнъе. У попутчиковъ есть двухверстная карта, хотя они поглядываютъ на нее довольно неръшительно. Разбираемся поней сообща. Выходитъ, какъ будто, върно, а впрочемъ...

Двигаемся дальше. Въ критическихъ обстоятельствахъ я всегда веселъ, — веселъютъ мало-по-малу и мои новые спутники.

Выступаетъ какая-то деревня. Хорошо бы узнать ея названіе,—тогда могли бы отлично оріентироваться по картѣ. Приближаемся къ домамъ. Стучимъ. Не тутъто было, нѣтъ ни души.

Темныя окна и одинокій песь на дорогь, жалобно воющій на луну.

Ъдемъ. Снова перекрещивающіяся лъсныя дороги, ведущія невъдомо куда.

Ничего! Общее направление на востокъ. Мелаукенъ находится на востокъ.

Начинаетъ свътать. Небо розовъетъ. Надъ лѣсными полянами клубится туманъ. Ночныя чудовища спрятались въ чащи. Все такъ просто, спокойно и ясно. Дълается ясной и такая неубъдительная ночью карта.

Вдали непрерывный шумъ колесъ. Скоро выходимъ на большое шоссе, гдъ сплошной лентой тянется артиллерія. Солнце брызнуло изъ-за стволовъ и за-играло на стали орудій и жалахъ пикъ идущей за ними конницы.

Втягиваемся въ общее теченіе. Дальше все просто. Въ 9 часовъ утра мы въ Мелаукенъ.

Генералъ X. со своими всадниками прівхалъ часа на два раньше меня и остановился въ отличномъ покинутомъ отелъ. Когда я прибылъ, онъ находился на совъщаніи съ командирами полковъ. Точно еще ничего не было извъстно, но говорили, что мы выстулаемъ дальше сегодня же.

Я тоже выбраль себъ чистый и удобный номерь, и денщикъ внесъ туда мой чемоданъ.

Но прежде, чъмъ толкомъ подумать о себъ, надо было подумать о моихъ 28 пъхотинцахъ.

Это были два отдъленія изъ разныхъ полковъ, приданныя генералу въ видъ личнаго прикрытія и, въ силу разстоянія и частыхъ передвиженій, давно утратившія постоянную хозяйственную связь со своими полками. Ихъ продовольствіемъ, въ числъ различныхъ

моихъ функцій, въдаль я и кормиль ихъ, какъ могъ и умъль, изворачиваясь всякими средствами и пуская въ ходъ всю изобрътательность, на какую быль способенъ. Скажу одно: въ общемъ они не голодали.

Въ отвътъ на мои заботы они привязались ко мнъ, какъ дъти, и уже впослъдствіи, при случайныхъ походныхъ встръчахъ на бивакахъ и привалахъ, завидя меня издали, бросались ко мнъ всей толпой, окружали, радовались, одъляли меня яблоками изъ своихъ тощихъ солдатскихъ кармановъ.

Итакъ, надо было накормить и устроить моихъ пъхотинцевъ, изнуренныхъ ночнымъ переходомъ. Иду на поиски. Въ томъ же домъ нахожу большой театральный залъ съ фойэ и рестораномъ. Стъны зрительнаго зала декорированы флагами разныхъ германскихъ государствъ и ихъ національными эмблемами. Должно быть, послъднее, что было здъсь, — какой-нибудь патріотическій вечеръ или праздникъ.

На сценъ еще висълъ сдъланный, видимо, къ случаю, ярко расписанный занавъсъ: порталъ какого-то дворца, сверху на облакахъ цифра "1914", на ступеняхъ дворца достаточно безвкусные толстоногіе и толстощекіе геніи съ трубами вънчаютъ лаврами дебелую молодую женщину въ шлемъ, опирающуюся на мечъ,—надо полагать, Германію.

Одно изъ оконъ было выбито, и краски просыръли и затекли.

Флаги съежились и повисли, какъ тряпки. Дебелая

женщина распустила губы, а толстощекіе геніи плакали сверху темными, грязными слезами.

Какой еще казармы для моихъ пъхотинцевъ! Мигомъ въ залъ наносили съна изъ сараевъ на дворъ, и вдоль одной изъ стънъ было устроено сплошное мягкое ложе.

Посреди зала составили ружья въ козлы.

Мнъ не хотълось причинять вреда этому блъдному поблекшему театральному великолъпію.

"Братцы! Смотрите у меня. Со стѣнъ не рвать, ничего не трогать. Сѣна по залѣ не раскидывать. Будете спать, лежите рядкомъ, какъ барышни".

Одно дъло готово. Но надо сперва ихъ накормить. Посылаю троихъ въ огороды промышлять картофель и брюкву. Далъ нъсколько рублей на покупку хлъба у нъмцевъ. Самъ отправляюсь въ нижній этажъ дома. Тамъ еще сначала запримътилъ я большой колоніальный магазинъ и съ мъста поставилъ къ нему часового.

Захожу туда. Увы! Магазинъ смѣшанный, все больше мануфактура, галантерея, да желѣзные предметы. Однакожъ, пошаривъ, нахожу сало въ запаянъныхъ жестянкахъ, штукъ десять банокъ съ мясными консервами и ящикъ отличнаго чаю.

Великолъпно! У моихъ пъхотинцевъ будетъ картофельная похлебка съ мясомъ и съ саломъ и по четверткъ чаю въ придачу.

Отбираю сколько-нужно. Велю забрать. Надъ при-

лавкомъ приколачиваю гвоздемъ написанную чернильнымъ карандашомъ квитанцію:

Такого-то мъсяца дня, 1914 года.

Взято для нуждъ россійской арміи:

Банокъ сала 4.

Банокъ консервовъ мясныхъ 10.

Пакетовъ съ чаемъ 28.

Прапорщикъ такой-то.

Выхожу спокойный. Теперь мои солдатики будуть сыты.

Что же мий ділать дальше? Иду къ себі въ номеръ. Денщикъ уже устроилъ постель. Разві соснуть? Но въ окна світить яркое солнце, да и стоитъ ли ложиться на два часа. Мало ли сутокъ проводилъ я безъ сна на своемъ віжу по всякимъ пріятнымъ и непріятнымъ причинамъ? Есть силы, не все ли равно?

Самое правильное, по-моему, побриться, что я упорно стремлюсь дёлать ежедневно. Прошу денщика добыть у солдать кружку горячей воды. Приносить кружку горячаго чаю,—кипятку нёть,—пёхотинцы прямо вскипятили чай въ кухонномъ котлё ресторана. Что за бёда,—побреюсь нёмецкимъ чаемъ.

— Тащи другую. Изъ этой буду бриться.

Мой неуклюжій Лепорелло привыкъ къ моимъ чудачествамъ и все-таки считаетъ долгомъ, уходя, поворчатъ подъ носъ.

— Ну, ну, не бурчи! Я себя, а не тебя брею. А тебъ бы полезно,—ты вотъ медвъдь медвъдемъ.

Костинъ уходитъ. Еще въ Россіи онъ купилъ машинку для стрижки, но почему-то бережетъ ее и не стригся ни разу, изъ-за чего и похожъ на существо пещернаго періода.

Я побрился, умылся, протеръ лицо одеколономъ, сълъ въ глубокое мягкое кресло у окна и курю, прихлебывая горячій чай. Мнъ кажется, я отдохнулъ совершенно.

Генералъ вернулся съ военнаго совъщанія и ушелъ къ себъ въ номеръ прилечь. Адъютантъ съ другимъ прапорщикомъ тоже.

Все выяснилось. Мы выступаемъ въ пятомъ часу.

Пошелъ провъдать пъхотинцевъ. Они уже поъли свою похлебку и завалились спать. Лежатъ себъ чинно, рядкомъ, вдоль стъны въ театральномъ залъ, подъ нъмецкими гирляндами и нъмецкими флагами. У составленныхъ ружей часовой. Вътерокъ сквозь окно чуть колышетъ занавъсъ съ героическимъ германскимъ апофеозомъ. Глубокая нъжность къ этимъ одинокимъ стриженымъ затылкамъ охватываетъ меня.

Часовъ около пяти мы выступили изъ Мелаукена. Вхали въ общей вереницъ отступающихъ войскъ. Широкое шоссе, какъ всегда, съ деревьями по бокамъ. Въ сторону, сколько хватитъ взоръ, зеленыя равнины. Ръже лъса... Порой селенія съ черепичными красными кровлями въ зелени садовъ. Ръзкіе, неправдоподобные силуэты вътряныхъ мельницъ, всегда вызывающихъ во мнъ воспоминаніе о какихъ-то дътскихъ сказкахъ. Гдъ-то глухіе удары канонады. Это отходять съ боемъ болье южныя части нашихъ войскъ, уже настигнутыя непріятелемъ.

Вътви раскачиваются съ тревожнымъ и злобнымъ шумомъ. Холодно. Я поднялъ воротникъ моей валдайской шинели и отдаюсь своимъ мыслямъ.

Передо мною недостижимое, далекое. Думаю о единственно любимой, что, быть можеть, плачеть обо мнѣ по ночамъ и смотритъ въ темноту широко раскрытыми глазами. И другія проходять милыя, родныя мнѣ лица. И еще многіе, многіе друзья и враги.

Дремлю на съдлъ подъ неторопливый ходъ моего коня. Явь заволакивается сномъ, и я брожу по его странно знакомымъ тропамъ, и странно близкіе и вмъстъ чуждые вижу образы, и блъдныя руки тянутся ко мнъ изъ тайнаго замка сновъ, прекраснаго и невозможнаго фантастическаго Орвіетто.

Съ усиліемъ открываю глаза. Впереди очертанія домовъ и между ними пылають два круглыхъ электрическихъ глаза. Бълые ослъпительные снопы свъта пересъкають площадь,—въ нее вливаются и снова исчезають сплошныя колонны войскъ.

Это огромный автомобиль начальника дивизіи.

Лошади косятся и храпять. Проважаемъ яркимъ пространствомъ, щуря глаза отъ непривычно сильнаго свъта. Еще немного, и снова дорога, и вътеръ, и луна.

Скоро останавливаемся. Въ этомъ районъ назначенъ ночлегъ. Генералъ отправляетъ меня найти помъ-

щеніе. Съ нами вмѣстѣ расположился одинъ изъ пѣхотныхъ полковъ. Отправляемся вмѣстѣ съ полковымъ адъютантомъ на поиски. Скачемъ напрямикъ черезъ поле къ какимъ-то бѣлымъ зданіямъ, далеко видимымъ подъ луной.

Превосходно! Покинутый заводъ. Цѣлый рядъ просторныхъ каменныхъ сараевъ и складовъ, гдѣ легко умѣстится цѣлый полкъ. Рядомъ двухэтажный домъ владѣльца съ балконами и большимъ садомъ. Въ домѣ будутъ ночевать офицеры.

Черезъ двадцать минутъ у насъ въ домъ есть три стола, штукъ восемь стульевъ, отличный бълый хлъбъ, яйца и масло.

Натопили нъсколько комнатъ.

Закусываю, пью чай и, укрывшись шинелями, мертвымъ сномъ засыпаю на полу, на свъжемъ ворохъ съна.

Утромъ разбудили, чъмъ свътъ. Надо ъхать съ приказомъ отъ генерала въ различные полки. Когда вернулся, все уже было уложено къ походу. Не досталось ни чаю, ни съъстного. Что дълать! Дорогой постараюсь утъщиться нъмецкими яблоками.

Мы выбажаемъ. Отрядъ будетъ слъдовать разными дорогами, въ общемъ параллельными другъ другу. Скоро я съ моими пъхотинцами оказываюсь въ сторонъ, на небольшомъ проселкъ. Съ нами идетъ еще какая-то пъшая команда съ прапорщикомъ. Къ вечеру я долженъ прибыть въ г. Краупишкенъ и явиться въ

мъсто остановки штаба дивизіи, гдъ къ тому времени уже будетъ нашъ генералъ.

Все ясно. Дорога по картъ отмъчена подробно. Ни-какихъ сомнъній быть не можетъ.

День протекаетъ очень скоро. Голодъ нъсколько заглушенъ яблоками изъ придорожнаго сада и жесткими, не очень съъдобными, грушами.

Черезъ часъ отдъльной боковой дорогой въвзжаемъ въ Краупишкенъ и выбираемся на главную улицу.

Пока начальство совъщается, болтаемъ съ прикомандированнымъ къ штабу моимъ товарищемъ по послъднему учебному сбору прапорщикомъ А—вымъ, славнымъ юношей, на ръдкость невоинскаго вида, съ добрыми, близорукими, ребячьими глазами, смотрящими изъ-подъ стеколъ очковъ. Юрочка (такъ его называютъ всъ) угощаетъ меня шоколадомъ, который у него въчно во всъхъ карманахъ, и чаемъ безъ сахару.

Наконецъ, генералъ выходитъ, и мы вмѣстѣ съ нашей пѣхотой, конными ординарцами, казаками и повозками переѣзжаемъ на другую окраину города, гдѣ генералъ рѣшилъ остановиться.

Въвзжаемъ на большой дворъ какого-то полугородского, полусельскаго дома на окраинъ. По сосъдству на полъ костры,—тамъ расположился какой-то полкъ.

Въ домъ налаживается кофе и жарятъ яичницу. Думаю объ этомъ съ наслажденіемъ. Утромъ ни ъстья ни пить не пришлось. Днемъ яблоки и шоколадъ, — этого положительно мало.

Увы! Судьба упорно хочеть пріучить меня къ воздержанію. Меня вызываеть генераль.

— Мы выступаемъ черезъ полтора часа. У меня сейчасъ будетъ совъщание командировъ полковъ. Всъ увъдомлены, кромъ полковника N. Поъзжайте, найдите и пригласите немедленно ко мнъ.

Сколько мнѣ извѣстно, N—ій полкъ долженъ былъ по прежнему расписанію стать на ночь бивуакомъ въ деревнѣ Б. Спрашиваю генерала для вѣрности, тамъ ли онъ находится.

— N—ій полкъ долженъ былъ, дъйствительно, ночевать въ Б., но туда еще изъ города послано приказаніе пройти городъ и выйти на другую сторону. Идетъ онъ черезъ городъ или въ обходъ, я не знаю. Вы должны его найти.

Дѣлаю подъ козырекъ и выхожу.

Задача, по совъсти, нелегкая. Городъ большой, раскиданный. Черезъ него проходитъ много дорогъ. Ни его, ни окрестностей не знаю. Тъма кромъшная. Луна показывается изръдка и вновь исчезаетъ надолго.

Беру двухъ казаковъ и моего коннаго въстового. Одного казака посылаю въ одну сторону, самъ съ казакомъ и въстовымъ ъду въ другую. Нахожу одну роту изъ нужнаго мнъ полка, но она слъдуетъ отдъльно, и командиръ ея не знаетъ, гдъ въ данный моментъ ихъ полкъ. Знаетъ только, что въ числъ уже прошедшихъ мимо войскъ его полка нътъ.

Быстро вду въ другую сторону. Шоссе, впадающее

въ главную улицу, запружено. Чтобы облегчить путь, спускаюсь по откосу и пробую пробраться полемъ. Натыкаюсь на какія-те проволоки и канавы—приходится возвращаться. Пытаюсь пробиться по шоссе, гдѣ стоять въ два ряда повозки. Ругаюсь, проталкиваюсь, убѣждаю. Лошадь спотыкается, задѣваетъ оглобли, постромки, колеса.

Проходить всего около часу, пока послѣ невѣроятныхъ усилій мнѣ, наконецъ, удается добраться до полка, гдѣ я узнаю, что посланный мной казакъ только-что извѣстилъ полковника и онъ уже ѣдетъ къ генералу.

Слава Богу! Со спокойной душой ъду назадъ. Теперь, наконецъ, можно взяться и за кофе.

Но кофе, положительно, неуловимъ. Весь уже выпитъ. Мы сейчасъ выступаемъ.

Ко мнѣ кидаются вѣстовые и мой денщикъ. Онъ еще болѣе всклокоченъ. У нихъ горе,—отказывается служить тарантасъ съ нашими вещами. Онъ долго кряхтѣлъ и въ самый неподходящій моментъ развалился. Что дѣлать? Неужели бросать вещи?

Какъ! Бросить мою кровать-чемоданъ остроумной системы "Дементъ", отъ которой у меня въчно ноютъ бока, и тамъ всъ мои пожитки? Да никогда!

Быстро выкатываю какую-то старую нѣмецкую фурманку. Сейчасъ же перепрячь! Помогаю самъ. Въ пять минутъ все сдѣлано,—и во-время. Генералъ выходитъ, садится на коня и мы выступаемъ.

Еле движемся, медленно пробиваясь сквозь сплош-

ную вереницу людей и повозокъ, запрудившихъ неширокую дорогу.

Еще темно, но уже мутный брезжить предутренній сумеречный свъть.

Усталыя лица людей кажутся землистыми и сърыми. Блеснули первые лучи солнца. У околицы полуразрушеннаго селенія двадцатиминутный приваль. Все тъло ноеть, голова кружится оть усталости и голода. Слъзаю съ коня и безсильно опускаюсь въ придорожную канаву.

Лежу лицомъ на влажной травѣ, нѣтъ силъ даже курить, по тѣлу разливается странное оцѣпенѣніе, какой-то упадокъ всѣхъ чувствъ.

Надо было видъть, какъ захлопотали около меня мои върные пъхотинцы. Подложили подъ голову шинель, на какихъ-то щепкахъ мигомъ вскипятили мнъ въ кофейникъ чаю. Изъ скудныхъ своихъ солдатскихъ тайниковъ совали мнъ яблоки, сухари, пару давно хранимыхъ измятыхъ печеныхъ яицъ и даже небольшой кусокъ копченаго сала.

Я выпиль теплаго чаю съ огрызкомъ сахара, съвлъ, размочивъ, пару сухарей и яйцо и вновь почувствоваль себя бодрымъ и окръпшимъ.

Безхитростнаго солдатскаго участія, простой, идущей отъ сердца солдатской ласки я не забуду никогда.

Вотъ я въ съдлъ, и мы снова движемся. День облачный, но пока еще съ солнцемъ. Было бы жарко, если бы не вътеръ. Подтягиваются отдъльными группами отставите. Идемъ медленно и долго. Такое чувство, словно шли года и будемъ итти такъ до скончанія въка.

Справа впереди заговорили орудія. Еще далеко, но въ направленіи нашего движенія. Значить, нъмцы, наконець, настигли насъ, выйдя намъ во флангь, и наши главныя силы уже завязали бой.

Слава Богу! Лучше бой, чъмъ эта нескончаемая дорога.

Словно малый корабль, затерянный въ необозримости моря, шелъ нашъ отрядъ ночью и днемъ въ полномъ порядкъ съ обозами впереди, среди враждебной страны, перемогая усталость и лишенія. На десятиминутныхъ привалахъ, на двухчасовыхъ ночлегахъ люди валились на землю и спали какъ убитые, не въ силахъ думать о ъдъ. Всадники спали на коняхъ, артиллеристы на передкахъ и зарядныхъ ящикахъ, но каждый понималъ, что надо было итти. И всъ мы знали, что справа и слъва, сзади и спереди, изъ каждаго куста, изъ каждой лъсной опушки стережетъ насъ смерть.

Не было страха смерти, быль только страхъ доставить многочисленному врагу удовольствіе раздавить насъ. И какъ всѣ движенія нѣмцевъ сводились къ одной цѣли — обойти и окружить насъ, такъ всѣ наши помыслы и желанія слились въ одно напряженное усиліе, въ одну повелительную мысль — пробиться и уйти, не доставивъ имъ слишкомъ легкой побѣды. Мы были готовы, если отступленіе будетъ отрѣзано, дорого продать свою жизнь, но было еще важнѣй сохранить сем-

надцать тысячъ жизней для родины, чтобы отдать ихъ ей въ болъе нужную минуту.

Мы были одиноки, и злоба окружала насъ. Она дышала въ глазахъ встръчавшихся жителей нъмецкихъ селеній, она сквозила въ ихъ злорадныхъ улыбкахъ и слишкомъ поспъшныхъ поклонахъ. Днемъ—поклоны, а ночью—стръльба въ разъъзды и пылающіе дома, поджигаемые нъмцами, чтобъ обозначить нашъ путь.

О, эти лунныя ночи! По гладкому, какъ столъ, германскому шоссе въ суровомъ безмолвіи тянутся войска. Ни слова, ни возгласа. Только мърный стукъ колесъ и глухое погромыхиваніе тяжко катящихся орудій. Вътеръ жутко шумить въ листвъ высокихъ старыхъ деревьевъ, двумя рядами окаймляющихъ дорогу. Вътви качаются, и лунные облики испуганно мечутся внизу. Вокругъ стелются невъдомые шорохи и шелесты. Какъ будто духи разгнъванной нашимъ вторженіемъ чуждой стихіи дрожатъ закипающей яростью и тянутъ къ намъ изъ бълаго луннаго тумана свои незримыя руки. Мы одни. Кругомъ насъ—бълый прозрачный туманъ, бълое мертвое зыблющееся море.

На третій день непріятель, шедшій напереръзь; настигь нась подь деревней К., выйдя намъ въ правый флангь, и намъ пришлось принять арьергардный бой.

Около двухъ часовъ дня, когда, исполняя данное мнѣ порученіе, я въѣхалъ въ небольшую деревню за 11/2 версты до К., меня охватила атмосфера преддверія боя. Столпившіяся вереницы повозокъ, сумрачно и

стройно уходящая пъхота, быстро улетающія куда-то впередъ сотни казаковъ съ наклоненными пиками, вътеръ, вздымающій бълую пыль, тревожныя лица скачущихъ ординарцевъ и надъ всъмъ этимъ висятъ глухіе удары пушечной канонады тамъ, впереди, за К., гдъ на ярко-зеленомъ фонъ бълъютъ какія-то зданія.

Начальникъ отряда былъ уже въ К. Я поскакалъ туда съ коннымъ ординарцемъ доложить, что данное мнъ приказаніе исполнено. Полторы версты по открытому шоссе, и я въ К.

Красивое селеніе на двухъ холмахъ. Дома утопаютъ въ садахъ. На одномъ изъ холмовъ бѣлый господскій домъ съ обширнымъ паркомъ. Черезъ оба холма главная улица. Между холмами внизу ручей съ мостомъ и за нимъ небольшая площадь. Отъ нея изъ деревни уходитъ шоссе. За нимъ впереди деревни идетъ бой.

Проъзжая черезъ опустъвшій паркъ, я увидълъ на измятомъ копытами гравіи дорожки сломанное серсо и большой голубой резиновый мячъ.

Два дня назадъ, когда дъти играли въ паркъ и тихо позванивали на закатъ колокольчики бредущихъ къ дому коровъ, знала ли ты, мирная нъмецкая деревня, съ поцълуйнымъ именемъ, что скоро твои зеленъющіе сады, твои тихія поля будутъ вспаханы взрывами тяжелыхъ снарядовъ и опустощительный смерчъ опалитъ тебя багровымъ дымомъ и дыханіемъ летящаго свинца?

Цълый день богъ войны пламенълъ яростно надъ К. и его окрестностью. Весь этотъ безпощадный день стоитъ въ моей памяти, какъ живой. Большую часть того, что было, видълъ я самъ, подробности знаю отъ очевидцевъ и участниковъ.

Около трехъ часовъ дня въ деревню влетѣлъ огромный открытый автомобиль съ начальникомъ дивизіи,— сѣдымъ, но бодрымъ генераломъ. Въ теченіе часа онъ объѣзжалъ наши позиціи, подъ сильнымъ шрапнельнымъ огнемъ, останавливаясь возлѣ передовыхъ частей и благодаря солдатъ за честную службу. Въ группѣ стоявшихъ у штаба офицеровъ мнѣ пришлось слышать выраженія неудовольствія по поводу того, что начальникъ части рискуетъ жизнью, бравируя опасностью какъ молодой офицеръ, только что выпущенный изъ полка.

Въ четыре часа дня нашъ полковникъ, командиръ артиллерійской бригады, повхаль осмотрѣть работу нашихъ батарей, уже съ полудня громившихъ непріятеля. Съ нимъ отправились трое,—я, его адъютантъ и еще одинъ офицеръ. Выбравшись изъ деревни, мы быстро провхали по обстрѣливаемому шоссе и, свернувъ въ сторону, оказались на обширномъ низменномъ полѣ, гдѣ стояли резервные, зарядные ящики нашихъ батарей. Въ это время надъ резервами стали рваться непріятельскія шрапнели.

Еще нъсколько минуть, и стройные ряды зарядныхъ ящиковъ подъ отчетливую команду мърнымъ шагомъ выъхали на позицію. Оттуда, несмотря на огонь, они уже не тронулись до конца боя. Между тъмъ неда-

леко впереди неумолкаемо грохотали наши батареи. Вся тяжесть непріятельскаго огня легла изъ нихъ на первую. Надъ ней взвивались облака дыма и полыхали огни отъ разрывовъ непріятельскихъ снарядовъ. Глядя со стороны, было видно, какъ на небольшой квадратъ земли стремится съ неба какъ бы густой рой огромныхъ огненныхъ пчелъ, и было странно думать, что на этомъ кускъ земли можетъ остаться какое-нибудь живое существо.

Командиръ батареи капитанъ Ф—въ былъ сбоку отъ нея на небольшомъ кладбищѣ, гдѣ стоялъ одинокій красный домикъ. Тамъ находился наблюдательный пунктъ, и оттуда командиръ управлялъ стрѣльбой. Тамъ же былъ командиръ дивизіона, руководившій стрѣльбой всѣхъ трехъ нашихъ батарей.

Бой пришлось принять въ той обстановкъ, въ какой засталъ насъ непріятельскій огонь, и ни о какихъ окопахъ и особыхъ прикрытіяхъ думать было некогда. Вскоръ послъ начала боя, часа черезъ два, капитанъ Ф—въ былъ раненъ пулей въ грудь на вылетъ.

Поддерживаемый солдами, полуумирающій, высокимъ напряженіемъ воли онъ продолжалъ дѣлать наблюденія и отдавать команду въ теченіе 15 минутъ.

Вторая пуля, попавъ ему въ ротъ, пресъкла его жизнь. Славная смерть! Боже, прими его душу въ селеніяхъ праведныхъ! Онъ умеръ, какъ герой, и послъдній вздохъ свой, послъднюю каплю крови, послъднее движеніе разума отдалъ родинъ.

Я хотълъ бы сказать его близкимъ: не плачьте, онъ не умеръ, онъ будетъ жить въ памяти нашей, и его имя будетъ служить незабываемымъ примъромъ высокой воинской доблести.

Тъло капитана Ф. внесли въ близлежащій домикъ, скоро онъ загорълся отъ ударившаго туда снаряда и долго пылалъ этотъ погребальный костеръ, раздуваемый вътромъ. Тъло храбраго не досталось врагу.

Убитаго командира первой батареи смънилъ старшій офицеръ. На его долю выпало вынести на себъ большую часть этого долгаго дня. Занятый непріятелемъ лъсъ, находившійся впереди батареи, словно неистощимый муравейникъ, высылалъ противъ насъ все новыя и новыя части. Вотъ, прикрываемая огнемъ еще невидимой нами непріятельской артиллеріи, вытянулась изъ лъса нъмецкая батарея и стала заворачиваться на рысяхъ, чтобы открыть огонь. Но ей не удалось этого сдълать. Минутная, но точная пристрълка, нъсколько мъткихъ очередей бъщенаго огня, и непріятельская батарея была разгромлена, не сдълавъ ни единаго выстръла. Жалкіе остатки ея, нъсколько отдъльныхъ людей нашли спасеніе въ лъсу. Высунулись, было, съ лъвой стороны лъса нъсколько эскадроновъ непріятельской кавалеріи, но мъткіе залны заставили ее укрыться обратно, уйдя съ поля нашего зрвнія. Тотчасъ лъсъ былъ обстрълянъ нами въ этомъ направленіи, ступенями, и скоро казачій разъвздъ, провхавшій мимо лъса съ невидной нашимъ стороны, донесъ, что на его глазахъ непріятельскіе эскадроны превратились въ безформенную груду людей и лошадей.

Изъ лъса двигались новыя силы. Двъ колонны пъхоты выступили оттуда въ обходъ нашего праваго
фланга и подъ убійственнымъ огнемъ нашихъ орудій
двинулись къ батареъ. Наши снаряды укладывали ихъ
сотнями, и часть ихъ обратилась въ бъгство. Но другая упорно продвигалась впередъ, пользуясь мелкими
овражками между лъсомъ и батареей. Тамъ залегли
густыя непріятельскія цъпи.

Свинцовый градъ хлесталъ по щитамъ и металлическимъ частямъ нашихъ орудій.

Лежавшая впереди, какъ прикрытіе, наша пъхотная цъпь, убавившись наполовину, отошла и очутилась на самой батареъ. Непріятельская пъхота была менъе чъмъ въ 300 саженяхъ, нашимъ орудіямъ приходилось стрълять при самомъ короткомъ технически возможномъ прицълъ. На батареъ царилъ настоящій адъ. Непрерывный ружейный огонь подступающей непріятельской пъхоты, смертельный дождь спрятавшихся въ лъсной опушкъ нъмецкихъ пулеметовъ и грозные удары до сихъ поръ необнаруженной далеко стоящей тяжелой германской артиллеріи. На батарею съ оглущительнымъ грохотомъ сыпались огромныя бризантныя гранаты, вырывая цълыя ямы и окутывая все кругомъ чернымъ тъма и отъ одного орудія было не видно другого.

Батарея быда въ опасности.

Но новый командиръ ея не растерялся. Скромный и заствнчивый въ жизни, здвсь въ бою онъ былъ стремительный, горячій и веселый. Контуженный въ плечо и ногу, не укрываясь за щитами, онъ быстро переходилъ отъ одного орудія къ другому, видный врагамъ во весь свой рость, ободряя солдать шутками и остротами. Видя близко наступающую нѣмецкую пѣхоту, онъ бросился къ своимъ пъхотинцамъ, бывшимъ уже на батарев и позади батареи: "Ребята! Неужели отдадите нъмцамъ русскую артиллерію! Стыдно вамъ будеть! За мной, молодцы! Въ штыки!". И ободренная пъхота вмъств съ артиллеристами бросилась впередъ бъгомъ съ громовымъ "ура". И такова была бъщеная стремительность ея напора, что въ двадцати шагахъ отъ нея нъмцы не выдержали и обратились въ паническое бъгство. Нъсколько минутъ, - и все поле впереди до самаго лівса опустівло. Только груды нізмецких труповъ обозначали путь отступившаго непріятеля.

Оставивъ пъхотныя цъпи впереди, новый командиръ вернулся на батарею, и снова завязалъ правильный артиллерійской бой съ далекой нъмецкой артиллеріей. Его поддерживали двъ другихъ нашихъ батареи...

Между тъмъ отвътная непріятельская стръльба ослабъвала. Надвигалась ночь. Быстро темнъло, и само небо, одътое тучами, какъ-будто хотъло прекратить кровопролитіе.

Быль получень приказь отходить. На батарев было убито около 100 лошадей и около трети людей. Когда

ообрали наличныя запряжки, ихъ хватило только на четыре орудія. Остальныя вывезли на рукахъ и такъ катили болье версты до близлежащаго шоссе. Отправивъ четыре первыхъ орудія по назначенному пути на уменьшенномъ числь запряжекъ, командиръ подъ покровомъ темноты съ нъсколькими запряжками и двумя десятками артиллеристовъ и случайныхъ пъхотинцевъ вернулся за остальными и увезъ ихъ по направленію К. Жестокій пулеметный огонь застигъ ихъ на дорогь. Немногимъ изъ этихъ храбрецовъ удалось вернуться. Поздней ночью командиръ и двое—трое уцъльвшихъ присоединились къ ушедшей впередъ батарев. Его беззавътной отвагъ дивился весь отрядъ. Счастливо войско, гдъ есть такіе офицеры.

Была темная ночь. К. опустѣлъ. Выступившія части были уже далеко впереди. Только въ одномъ домѣ еще свѣтилъ огонь. Тамъ оставались, желая пропустить всѣ войска и уйти послѣдними, генералъ, начальникъ отряда, командиръ артиллерійской бригады и нѣсколько офицеровъ. У дома стоялъ эскортъ—три десятка казаковъ.

Я получилъ приказъ стать у площади между холмами съ пятью казаками, чтобы указывать отставшимъ дорогу.

Темная, безлюдная площадь. Сбоку мостикъ, надъ которымъ нависли деревья. Подъ ними стоимъ мы. Впереди въ полуверстъ пылаетъ зажженный домъ, четкимъ факеломъ рисуясь на багровъющемъ горизонтъ. Въ

деревнъ въ нъсколькихъ стахъ шагахъ загорълся другой, подожженный, какъ всегда бывало это, нъмецкими шпіонами. Клубы пламени и рои золотыхъ искръ, летящихъ въ черное небо. И отъ этого еще гуще и безпросвътнъй темнота подъ деревьями.

Слышны шаги! Казаки насторожились. Ихъ низкорослыя лошади словно срослись съ землей, точно присъли, готовясь къ прыжку... Минута ожиданія!.. "Кто идетъ?"—"Свои", слышится изъ темноты. Это уходять отставшіе и бредуть легко-раненые.

Вотъ прошли послъдніе. Больше никого... Только ночь, только безлюдье, трескъ горящихъ домовъ и таинственная чернота, глядящая тысячью враждебныхъ глазъ. За деревней дробный трескъ пулеметовъ и грузное пыхтъніе блиндированныхъ автомобилей. Это непріятель шагъ за шагомъ занимаетъ оставленныя позиціи, осторожно продвигаясь въ темнотъ и прощупывая пулеметнымъ огнемъ пространство передъ собою.

— Ваше благородіе! Доложите генералу. Пора уходить. Сейчасъ нѣмецкіе разъѣзды займуть деревню, — шепчуть около казаки. Они опытны въ ночныхъ дѣлахъ и знають хорошо, что при отступленіи нѣмцы идутъ по пятамъ, и кавалерійскіе ихъ разъѣзды черезъ часъ послѣ нашего ухода уже будутъ шнырять во всѣ стороны по очищенной нами мѣстности. Ѣду докладывать. Въ покинутомъ жителями домѣ, въ маленькой комнатѣ, должно быть, столовой начальника здѣшней почты, молча сидитъ, нагнувшись надъ картой и прихлебывая

кофе, генералъ — начальникъ отряда. Невозмутимый шведъ, точный и неторопливый, суровый и твердый, какъ сталь. Докладываю, что войска ушли въ путь, всъ отсталые прошли, имъ указана дорога, больше нътъ никого, огонь пулеметныхъ автомобилей приближается къ деревнъ и по указаніямъ казаковъ надо ждать появленія непріятельскихъ разъъздовъ.

— Хорошо. Благодарю васъ. Не хотите-ли кофе, прапорщикъ? Франко, еще кофе.

Проворный генеральскій въстовой Франко несеть стаканъ чернаго кофе. Пью съ наслажденіемъ горячую влагу.

Опять молчаніе. Оно кажется безконечнымъ. Дремлю отъ усталости, сидя на стулъ. Прошло еще минутъ двадцать.

— Ну, кажется, можно **\*** ѣхать, — сказалъ генералъ, подымаясь.

Въ совершенной темнотъ, двумя группами, мы покинули К. Одной дорогой поъхалъ начальникъ отряда со своимъ адъютантомъ, 2—3 офицерами и двумя десятками казаковъ, другою—командиръ артиллерійской бригады, съ нимъ его адъютантъ, я и десять казаковъ.

Намъ предстоялъ перегонъ верстъ 12 — 14. Сперва было темно, какъ въ могилъ, послъ моментами дуна выплывала изъ-за рваныхъ тучъ и освъщала шоссе. гдъ мы ъхали подъ сводами старыхъ въковыхъ деревьевъ. Иногда въ дунномъ свътъ мы видъли неподвижныя тъла, простертыя по сторонамъ дороги. Сходили съ ко-

ней, смотръли. Это отставшіе солдаты: ихъ на ходу сморила усталость, и они спали мертвымъ сномъ, тамъ, гдъ свалились. Мы расталкиваемъ ихъ, приказываемъ итти дальше.

Воть кто-то стонеть у дороги. Кто это? Спѣшиваемся, подходимь. Нашъ солдатикъ съ разможженной ногой,—вмѣсто ноги какіе-то лохмотья. Непонятно, какъ онъ могъ добрести сюда. Устраиваемъ его на какую-то случайно подъѣхавшую, тоже отставшую телефонную двуколку и ѣдемъ дальше.

Меня клонить неодолимый сонъ. Чувствую, что спать нельзя, что кругомъ опасность, что надо ъхать и все-таки сплю. Усиліемъ воли заставляю себя открыть слипающіеся глаза и ъду дальше.

И снова зеленые своды, и силуэты всадниковъ, и лунные трепещущіе облики, и вновь темнота.

Воть все куда-то отходить, уплываеть. Яркій солнечный день... я у себя на дачѣ играю въ лаунъ-теннисъ. Летять мячи. Только мнѣ лѣнь отбивать удары. И откуда этоть пронизывающій холодъ?

Я очнулся.

Свътить луна, но подъ густыми вътвями деревьевъ полутьма. Лошадь дремлеть, уткнувшись носомъ въ дерево. Со мной никого. Я прислушиваюсь... Ни голосовъ, ни звука копытъ. Въ какую сторону ъхать?.. Вынувъ компасъ, при лунномъ свътъ пытаюсь опредълить направленіе. Ръшаю,—направо.

Скачу, какъ только можетъ усталая лошадь. Версты

черезъ три вижу конныхъ впереди. Это нашъ маленькій отрядъ.

Догоняю. Вдемъ въ молчаніи. Кругомъ тишина. Еще полчаса, и копыта нашихъ коней звонко застучали по вымытымъ дождемъ каменнымъ плиточнымъ мостовымъ.

Это покинутый жителями, разгромленный артиллеріей мертвый городъ Пилькаленъ.

Было странно и дивно зрѣлище, представшее глазу. Передъ нами была раскрыта на яву въ жуткомъ своемъ неправдоподобіи страница изъ фантастическаго романа Уэльса съ описаніемъ европейскаго города, разрушеннаго во время войны между народами земли и, прилетѣвшими на тяжелыхъ своихъ воздушныхъ корабляхъ, обитателями Марса.

Крыши двухэтажныхъ домовъ, сбитыя на бокъ и скоробившіяся, какъ листы папиросной бумаги, отслоившіеся отъ каменной толщи балконы, еле держащіеся въ воздухѣ, точно висящіе на какой-то невидимой нити.

Высокіе, прокопченные пожаромъ фасады, дико смотрящіе безглазыми своими окнами и огромными, круглыми пробоинами отъ снарядовъ.

Дома, въ которыхъ рука злораднаго волшебника вынула цёлую стёну, обнаруживъ скрытый интимъ жилищъ,—тамъ вётеръ раскачиваетъ люстры и стонетъ въ струнахъ полуразбитаго рояля.

Какія-то башни безъ верха, покосившіяся на бокъ и чудомъ стоящія подъ совершенно невъроятнымъ угломъ.

Или уже сбываются пророчества поэтовъ и близится время, когда дикіе звъри будуть рыскать свободно по стогнамъ опустълыхъ городовъ и некому будетъ развернуть пожелтълые въ заброшенныхъ хранилищахъ фоліанты, накопленные мудростью столътій?

"О городъ! Будетъ день, и плющъ завьетъ палаты, Сползетъ на улицы, гдъ шумъ заботъ умолкъ, И будетъ жить въ тебъ лишь коршунъ, гость крылатый, Да пестрая змъя, да стражъ развалинъ—волкъ".

Вдемъ по безлюднымъ улицамъ, по опустълымъ площадямъ, мимо бульваровъ, усыпанныхъ опавшими листьями, пробираемся между вывороченными плитами и поваленными телеграфными столбами.

Городъ кончается. На окраинъ высокій трехэтажный домъ съ ярко освъщенными окнами. Какъ странны признаки живой жизни на этомъ огромномъ залитомъ луною кладбищъ!

Подъвзжаемъ ближе. Фонарь у подъвзда осввицаетъ флагъ съ краснымъ крестомъ. Въ подъвздв караульный.

Въ этомъ домѣ госпиталь нѣмецкаго Краснаго Креста. За время, что весь край былъ въ нашихъ рукахъ, туда добавилось нѣсколько русскихъ врачей, и теперь тамъ лежатъ одинаково и русскіе и нѣмецкіе раненые.

Пока полковникъ разговариваетъ съ врачами, а князъ К. клюетъ носомъ на скамейкъ въ корридоръ, я и нашъ четвертый спутникъ отправляемся искать мъсто для ночлега. Луны не вйдно,—темнота и мелкій моросящій дождь. Безплодно обходимъ нѣсколько домовъ, — обугленныя стѣны, въ рѣдкихъ сохранившихся домахъ черныя окна и запертыя двери.

Наконецъ находимъ одинъ, какъ будто обитаемый: черезъ окно, когда приблизишь электрическій фонарь, видна мебель въ порядкѣ и чистые половики. Входимъ въ подъѣздъ и звонимъ. Дома не открываетъ никто. Звонимъ еще: наконецъ, сквозь стеклянную дверь, освѣщаемую нашимъ фонаремъ, видимъ угрюмую заспанную толстую физіономію съ усами.

Просимъ его черезъ дверь пустить насъ переночевать. Отказываетъ, ссылаясь на какое-то постановленіе мѣстнаго магистрата. Какъ, въ этомъ общирномъ мавзолеѣ есть еще магистратъ? Ну, Богъ съ нимъ! Не ломать же двери, махаемъ рукой и уходимъ.

Вернувшись въ госпиталь, разсказываю о неудачныхъ поискахъ. Было два часа ночи, наши войска, уже расположившіяся подъ городомъ, выступаютъ въ 5 часовъ. Для нашего сна осталось не болъе двухъ съ половиной.

Доктора, нъмецкій и русскій, посовъщавшись, предлагають намъ ночевать въ госпиталь.

Насъ проводять въ свободную комнату, на полу ворохъ съна, на немъ нъсколько мягкихъ подушекъ, даютъ пару общирныхъ одъялъ.

Нѣмецкія сестры милосердія приносять кофе и бутерброды. Пока мы пьемъ, русскій докторъ разсказываеть о здѣшнихъ порядкахъ. Здѣсь въ этомъ госпиталѣ все сложилось на рѣдкость задушевно и просто. Доктора и сестры (послѣднія все нѣмки) работають дружно и совѣстливо, не раздѣляя раненыхъ на своихъ и чужихъ,—ухаживаютъ одинаково за всѣми.

— Здъсь у насъ нътъ враговъ и друзей, есть только страдающие люди.

Съ большой похвалой нашъ врачъ отзывался о нѣ-мецкихъ сестрахъ милосердія, работавшихъ въ госпиталѣ.

Мнъ лично доводилось слышать и о противоположныхъ случаяхъ. Но къ врагу надо быть справедливымъ еще болъе, чъмъ къ себъ.

Будемъ надъяться, что, когда духовно опустившійся и одурманенный самомнъніемъ германизмъ будетъ сокрушенъ, нъмецкій народъ найдетъ въ себъ источники внутренняго очищенія.

Въ госпиталъ было все тихо, когда, проспавъ мертвымъ сномъ два часа, мы встали въ половинъ пятаго и въ шестомъ часу еще въ полутьмъ выступили изъ мертваго города, затянутаго съткой мелкаго дождя. Ъду рядомъ съ моимъ четвертымъ ночнымъ спутникомъ, ядовитымъ, скептическимъ и сардоническимъ штабсъ-капитаномъ С.

Онъ говоритъ, что у него въ плечѣ ревматизмъ и оно ноетъ отъ дождя, а я дразню его, развертывая передъ нимъ образы цвътущей Италіи и озареннаго солнцемъ юга. Хорошо въ жаркій безоблачный день, въ свътломъ

костюм'в полулежать въ глубокомъ плетеномъ кресл'в гдъ-нибудь на Лидо, на веранд'в у моря, вид'вть блистательную синюю даль и потягивать черезъ соломинку какой-нибудь сложный коктэль съ явнымъ преобладаніемъ мандариноваго ликера.

Мой собесъдникъ отвъчаетъ добродушными колкостями на своей характерной полупонятной скороговоркъ.

Но Лидо и мандариновый ликеръ далеко, вмѣсто синей—сѣрая даль съ огоньками разрывовъ, насъ обоихъ одинаково пронизываетъ рѣжущій вѣтеръ и свирѣпо поливаетъ дождь. Миримся на этомъ и дружно съѣдаемъ плитку размякшаго шоколаду и пару достаточно раскисшихъ яблокъ, хранившихся у него въ сѣдельной сумкѣ.

Будемъ живы, Италія не уйдетъ. Дорога все тянется... Сожженныя селенія, темныя поля, брошенные старые окопы.

Переходъ былъ ничъмъ не примъчателенъ. Нъмцы нъсколько отстали, яростно борясь съ русскими дорогами. Наше движение совершалось вполнъ спокойно.

Лишь у Нъмана нъмцы нагнали наши послъдніе отряды.

Остановивъ колонну въ ожиданіи приказаній свыше, полковникъ послалъ меня съвздить къ обрыву и донести объ обстановкъ.

Скачу къ берегу напрямикъ, минуя какія-то строенія и деревья, заслоняющія даль, и осаживаю лошадь у края обрыва.

Передо мною, съ огромной крутизны, точно съ эрительной башни колоссальной панорамы, раскинулось видимое все сразу величественное и грозное зрѣлище боя.

Сходить вечерь. Надъ ръкой ѝ надъ нашимъ берегомъ тучи, вдали по ту сторону ясная закатная полоса.

Внизу въ плоскихъ песчаныхъ берегахъ широкая водная лента съ двумя узкими перемычками, понтонными мостами. По ту сторону съ мелколъсныхъ холмовъ длинными колоннами спускаются къ переправъ наши войска. У вершины холмовъ отстръливается арьергардъ.

Надъ берегомъ вспыхивають огни и плывуть бѣлыя облачки высоко разрывающихся нѣмецкихъ шрапнелей.

Съ высотъ нашего берега, черезъ ръку и черезъ головы отступающихъ войскъ, бьютъ непріятеля тяжелый мортирный дивизіонъ и одна батарея изъ сосъдняго нашего отряда. Громовой гаммъ ихъ выстръловъ всякій разъ секундъ черезъ двадцать отвъчаетъ глухая гамма отъ разрыва нашихъ снарядовъ надъ нъмецкими войсками, и тамъ, вдали, возникаетъ правильная вереница ихъ вспышекъ и бълыхъ дымковъ.

Въ мгновенные промежутки между рвущими землю ударами тяжелыхъ орудій слышно, какъ стучать за рѣкой, подобно цѣпамъ на гумнѣ, безпокойные пулеметы и трещитъ хаотическими переливами ружейная перестрѣлка.

Вдали загораются пожары, и багровые клубы дыма восходять къ небесамъ.

Наши войска съ того берега вступаютъ на мостъ и начинаютъ переправу. Съ нашего берега по другому мосту быстро идетъ пъхота. Это оставленный нашимъ отрядомъ полкъ идетъ на поддержку. За ними скоро тронулась артиллерія. Это наша третья батарея. Вотъ она переходитъ мостъ, сворачиваетъ направо и начинаетъ подниматься вдоль берега, извилиной межъ хол мами, чтобы занять укрытую позицію.

Я смотрълъ, какъ зачарованный. Съ моей горы бой открывался мнъ въ своемъ декоративномъ, не затуманенномъ подробностями, почти отвлеченномъ величіи, какимъ можно видъть его иногда на батальныхъ полотнахъ старыхъ мастеровъ.

Гляжу на часы. Надо спѣшить. Прошло ужъ не мало времени. Скачу назадъ. Минутъ черезъ сорокъ догоняю отрядъ, которому велѣно продолжать путь, и присоединяюсь къ полковнику.

Вдемъ долго. Накранываетъ дождь и вновь утихаетъ Небо въ тучахъ. Темнъетъ. Беремъ изъ литовской деревни проводника. Ночлегъ назначенъ въ маленькомъ селеніи. Къ нему ведутъ сплошь проселочныя лъсныя дороги, безъ проводника пропадешь.

Вдемъ съ полковникомъ и княземъ въ авангардъ.

Лѣсъ, лѣсъ и лѣсъ... Ночь внезапно бросаетъ на міръ черные свои покровы. Не видно ничего. Слабые лучи карманныхъ электрическихъ фонарей, безсиль-

ные, жадно поглощаются обступившей чернотой. Въ невърномъ ихъ озареніи возникаютъ на мигъ то голова лошади, то съдые усы идущаго у стремени проводника, то черная масса пъхоты и зыбкіе ея штыки.

Длинныя лапчатыя вътви задъвають лицо и тъло, точно чьи-то руки протягиваются и хватають, чтобъ удержать.

Переходимъ вбродъ ручьи и лъсныя ръчки. Лошадь то карабкается вверхъ, то вдругъ скользитъ ногами, куда-то спускаясь. Внизу журчитъ и хлюпаетъ вода.

Кажется, мы всѣ—волна, изливающаяся въ черную пропасть, втягиваемая водоворотомъ въ какой то безконечный, бездонный провалъ.

Лъсъ кончается! Выходимъ на твердую землю. Наверху скоръе чуется, чъмъ видится небо.

Движемся дальше. Подъ копытами коней навзженная дорога. Свътъ фонарей упирается въ какіе-то заборы.

Проводникъ, старый николаевскій солдатъ, привелъ върно и на вопросы довольнымъ голосомъ отвъчаетъ:

- Такъ, пане! Такъ, пане.

Черезъ четверть часа мы въ просторной литовской избъ. Хозяинъ, тоже старый солдать, тащить яблокъ и молока.

Ординарцы хлопочуть о чав.

Засыпаю сладко въ деревянной, похожей на ящикъ кровати, на свъжемъ сънъ, покрывщись шинелью, съ фуражкой подъ головой.

Когда на другой день я проснулся, быль ясный солнечный день. Я вышель умыться. Голубое небо, легкій вътерокъ. Кругомъ шумитъ пробуждающійся бивакъ. Снуютъ солдаты. Кипять на кострахъ котелки. Пріятное извъстіє: къ вечеру изъ обоза къ намъ вернутся денщики и вещи. Завтра утромъ у меня будетъ вдоволь папиросъ, чистое бълье и я буду бритымъ.

Еще нѣсколько дней спокойнаго пути, непотревоженнаго непріятелемъ. Сравнительно недлинные, только дневные переходы. Литовскія деревни съ головоломными именами. Жареныя куры. Спѣлыя яблоки. Часовые привалы въ полѣ, гдѣ такъ пріятно раскинуть усталое тѣло на буркѣ и похлебать горячаго супа, принесеннаго изъ солдатскаго котла, въ кругу дружественныхъ офицеровъ.

Третья батарея, оставленная у Нѣмана, догнала насъ черезъ день вмѣстѣ съ бывшимъ съ нею полкомъ. Она принесла тяжелое извѣстіе. Не стало ея командира, капитана Г—ь.

Этотъ милый, ласковый человъкъ, задушевный, тонкоинтеллигентный, еще нъсколько дней передъ тъмъ долго говорившій со мною о любимой имъ музыкъ и о своихъ заграничныхъ поъздкахъ, стоитъ передо мною какъ живой, съ своей раздвоенной каштановой бородкой и кроткими глазами. Отправивъ батареъ приказаніе стать на позицію, онъ ушелъ впередъ искать наблюдательный пунктъ увъренно и неторопливо, какъ все, что онъ дълалъ. Ушелъ,—и не вернулся Скоро было получено извъстіе, что онъ тяжко раненъ четырьмя пулями въ грудь и отнесенъ на другой берегъ на перевязочный пунктъ одного изъ пъхотныхъ полковъ. Тамъ онъ ночью скончался.

Богъ приметъ его ласково въ своемъ небесномъ чертогъ, когда онъ придетъ туда съ четырьмя кровавыми знаками на груди, и скромные, какъ онъ, полевые цвъты будутъ каждое лъто, гдъ-нибудь на высокомъ берегу Нъмана, цвъсти на его безвъстной могилъ.

Въ день, когда дали были окутаны туманомъ, подъ проливнымъ дождемъ, мокрые до послъдней нитки, мы въъхали въ большой русскій укръпленный городъ, гдъ нашему отряду было суждено простоять на отдыхъ цълыхъ двадцать дней.

Непривычно спокойная жизнь... Мирное, къ лѣни располагающее сознаніе, что непріятель даже разъвздами не подходить ближе двадцати пяти версть...
Объды въ единственномъ незакрывшемся ресторанъ...
Хожденіе въ единственный кинематографъ съ картинами пятилътней давности... Ставшая "военнымъ клубомъ" кофейня съ сладкими пирожками на сомнительномъ маслъ... Прогулки по надоъвшей главной улицъ и покупка втридорога всякаго хлама въ маленькихъ еврейскихъ магазинахъ... Унылые толки о томъ, что мы простоимъ здъсь до самаго конца войны. Потомъ внезапный приказъ, и мы снова въ пути.

Батареи уже двинуты съ пъхотными полками, частью по желъзной дорогъ, частью походомъ. Полковникъ К., нашъ командиръ, за день до приказа уъхалъ на пять дней въ служебную командировку,—ему послана телеграмма съ извъстіемъ о внезапномъ выступленіи.

Князь К., его адъютантъ, и я, его ординарецъ, сопровождая временно командующаго, вывъжаемъ изъ кръпости повздомъ, съ послъднимъ эшелономъ.

Поздней ночью мы прибываемъ на большую станцію

П.,—дальше путь испорченъ только-что отступившими нъмцами. Ночевать будемъ въ вагонъ.

Я накинулъ шинель и вышелъ наружу.

Холодно. Темное небо. Звъздъ не видно. На путяхъ у станціи красными змъями извивается факелъ, раздуваемый ръзкимъ вътромъ.

Изъ тьмы выплываетъ станціонное зданіе со слѣдами разрушенія.

У факела сгрудились черныя твни. Подхожу ближе. Толна солдать разсматриваеть бвлую рубашку тонкаго полотна съ большими пятнами крови. На ней мвтка съ короной. Это рубашка князя Олега Константиновича. Онъ тяжело раненъ во время конной разввдки, его привезли на станцію, сдвлали перевязку, и только-что отправили, почти умирающаго, дальше съ докторомъ въ особомъ вагонъ. Вотъ коробка спичекъ изъ его кармана, насквозь пропитанная его кровью.

Говорять, ему не дотянуть до утра.

Солдаты ръжутъ на память куски рубашки.

Беру изъ коробки спичекъ одну окровавленную спичку, и прячу ее въ бумажникъ.

Такъ просто: была бълая, стала красная.

Я сохраню ее. Да, эта война-особенная.

Разъединенную Россію она сдълала однимъ тъломъ, и у этого тъла одна кровь.

Утромъ узнали: здѣсь придется остаться весь день, двинемся только завтра.

Отправляемся вдвоемъ съ дивизіоннымъ адъютан-

томъ, прапорщикомъ Н., посмотръть взорваный нъмцами желъзнодорожный мостъ. Двое солдатиковъ желъзнодорожнаго батальона охотно подвозятъ насъ на дрезинъ.

Огромный жельзный мость однимъ концомъ рухнуль въ ръку, другимъ еще держится, накренившись съ каменныхъ своихъ устоевъ. Это стройное сооружение выдержало и силу взрыва и силу паденія.

Любуюсь на него долго. Въ этомъ поверженномъ металлическомъ колоссъ съ высокими ажурными боками есть одухотворенная красота,—навърное, кто-то задумалъ и вычертилъ его съ любовью. Все созидаемое съ любовью становится искусствомъ.

Вспоминаю, какъ герой пьесы Өедора Сологуба "Заложники жизни", молодой инженеръ, говоритъ возлюбленной о своемъ призваніи строителя:

"Очарованіе взоровъ повиснеть на паутинѣ стальныхъ канатовъ. Мечту изъ желѣза и стали воздвигну надъ безднами, мечту о тебѣ, моя единственная"...

Назадъ ъдемъ на той же дрезинъ. У станціи стройное пъніе. На одномъ изъ путей товарный вагонъ, открытый съ одной стороны. Въ немъ идетъ объдня.

Передъ вагономъ море стриженныхъ солдатскихъ затылковъ. Молодой священникъ, охваченный молитвеннымъ восторгомъ, служитъ горячо и проникновенно. И когда, совершая безкровную жертву, подъ глухіе удары далекой канонады, онъ возноситъ Святую чашу съ Дарами, толпа разомъ опускается на колъни, какъ нива, пригибаемая вътромъ.

"Нынъ силы небесныя съ нами невидимо служатъ"... Никогда я такъ ясно не чувствовалъ близости Бога. Въ этомъ простомъ вагонъ, подъ этимъ сърымъ небомъ, върую, совершается великое таинство. Въ воздухъ, надъ склоненной толпой, тихія, бълоснъжныя въютъ крылья, и въ трепетъ закрываютъ лица многоочитые херувимы, чуя присутствіе Божіе. И мнится, если бы дано было видъть слабому человъческому взору, то открылось бы ему, удивленному, какъ черезъ мглу и туманы земли отъ этихъ бъдныхъ полей золотая протянулась въ сверкающія выси л'астница и св'атлый по ней восходить юный витязь Олегъ и съ нимъ вмъстъ вы всъ, кровью вънчанные, кровью вънчанные за тебя, многострадальная, за тебя, многолюбимая родина! И скорбная Смерть въ бълыхъ одеждахъ плачетъ у подножія, склонившись на свою косу, ибо жаль ей пожинаемой ею жатвы.

Объдня кончилась. Я ухожу въ свой вагонъ и ложусь на жесткую деревянную скамейку. На душъ спокойствие и ясность. Сърая мгла заволакиваетъ дали, слезы дождя текутъ по запотъвшимъ окнамъ. Что въ томъ? Тамъ, въ высотъ, въчная сіяетъ лазурь.

Рано утромъ въ походъ.

Вътеръ, дождь, унылое сърое небо, разбитыя дороги. Надо торопиться. Тамъ, вдали, за горизонтомъ гудитъ, не смолкая, канонада. Наши передовыя части еще со вчерашняго дня въ бою.

Разговоръ лъниво влачится и замираетъ. Кони лос-

нятся подъ дождемъ. Сумрачно ъдетъ временно командующій, суровый подполковникъ П... Его подвижной, какъ ртуть, адъютантъ, торопливый и румяный прапорщикъ Н., постоянно занятый подсчетомъ, сколько онъ писемъ написалъ и сколько получилъ, сверхъ обыкновенія, молчаливъ и лишь изръдка говоритъ мнъ вполголоса:

— А тамъ все стрѣляютъ.

Да, тамъ все стрѣдяють, и всѣ наши мысли тамъ, за этой непроницаемой завѣсой дождя. Надо спѣшить. Скоро, скоро все стало яснымъ.

Нашему отряду выпала тяжелая задача. Онъ выдвинуть на крайній правый флангъ всего расположенія. Противъ него крупная группа нѣмецкихъ войскъ... Если она собьеть его, врагъ проникнетъ вглубь и можетъ ударить съ боку и въ тылъ. Нашъ отрядъ долженъ принять на себя и отразить этотъ первый грозный натискъ.

Большая часть отряда впереди. Ее ведеть генераль X—ъ, воинъ увъренный, безстрастный и смълый. Онъ сдержить эту лавину, чего бы это ни стоило.

Нашихъ много меньше, чѣмъ нѣмцевъ. Но тотъ, кто нападаетъ, всегда, кажется, болѣе сильнымъ, чѣмъ тотъ, кто защищается. Таковъ законъ войны. Лучше ударить самому на еще медленно ползущую лавину, нежели, опоздавъ, дать ей раскатиться, и послѣ испытать на себъ ея сокрушительный размахъ.

Воть почему генераль Х. не сталь занимат сразу

оборонительныхъ позицій и на нихъ ожидать вражескаго нашествія.

Чтобы не дать непріятелю времени соразм'врить свои силы съ нашими, забрать въ свои руки починъ и раздавить насъ своимъ численнымъ превосходствомъ, онъ быстро перешелъ черезъ нѣмецкую границу, ударилъ на врага, и, причиняя ему огромный уронъ, весь день бросалъ въ атаку свои батальоны, поддерживаемые мѣткимъ огнемъ нашихъ батарей.

Только къ вечеру непріятель оправился, и, почуявъ свой перевъсъ, сталъ наступать на наши небольшія силы.

Наши медленно, съ боемъ, отходили къ границъ, огрызаясь, какъ волки, отъ насъдавшихъ нъмцевъ. Въ арьергардъ слъдовалъ Б...ій полкъ и вмъстъ съ нимъ вторая полубатарея нашей пятой батареи съ ея командиромъ, капитаномъ Ф....о. Они должны были прикрыть переправу нашихъ войскъ у русскаго пограничнаго городка В.

На это слабое прикрытіе обрушился весь напоръ озлобленнаго дневными потерями противника. Медленно, шагъ за шагомъ, отступали, отстръливаясь, батальоны Б...аго полка. Съ нимъ вмъстъ отходила и полубатарея, нъсколько разъ становясь на позиціи и изрыгая шрапнельный дождь четырьмя стальными своими глотками.

Въ надвигающихся сумеркахъ полчища нѣмцевъ, какъ саранча, съ трехъ сторонъ облегали нашъ небольшой отрядъ. Перекрестный огонь артиллеріи, ружей и

пулеметовъ билъ по нашей полубатарев. Люди и лошади падали то и дъло.

Но силенъ былъ духъ ея храбраго командира. Мощный, высокій, широкоплечій, съ голосомъ яснымъ и громкимъ, онъ былъ вылитъ изъ той же стали, что и его пушки.

Развернувъ свои четыре орудія, онъ пропахивалъ глубокія борозды въ сѣрыхъ нѣмецкихъ массахъ,—и онѣ отходили. Онъ появлялся то здѣсь, то тамъ, не скрываясь, и могучая его фигура была видна повсюду.

Въ разгарѣ боя капитанъ упалъ, тяжко раненый пулею въ пахъ. Солдаты на рукахъ отнесли его въ домъ ближайшей усадьбы, гдѣ находился командиръ Б....аго полка, князь М....ій. Тамъ ему сдѣлали перевязку. Весь въ крови, то и дѣло лишаясь чувствъ, онъ просилъ князя принять отъ него и пересчитать бывшія при немъ казенныя деньги.

Было темно. Черное небо нависло, почти касаясь земли, и мракъ, густой и зловъщій, со всъхъ сторонъ навалился на усадьбу.

За столомъ въ небольшой комнатъ господскаго дома сидълъ, склонивъ голову на руку, недвижный, какъ изваяніе, князь М....ій. Порывы вътра черезъ разбитое окно колебали огонекъ свъчи, и слабый ея свътъ испуганно метался по комнатъ, смутно рисуя въ полутьмъ силуэты лежащихъ на соломъ раненыхъ.

Четыреугольный дворъ передъ домомъ, окруженный

цъпью усадебныхъ сараевъ и конюшенъ, былъ еще пустъ.

Снаружи, за линіей построекъ, отбивались послъдніе батальоны Б...аго полка.

Разноцвътными ослъпительными огнями загорались нъмецкія ракеты и тогда на минуту выступали изъ темноты и желъзная стъпа нашихъ штыковъ передъ усадьбой, и неширокое, дальше свободное пространство, и за нимъ черныя вражескія тучи.

Руководимыя офицерами, наши роты съ бъщенымъ мужествомъ бросались въ штыки, и черные ряды отступали назадъ, вновь поглощаемые мракомъ.

Свинцовый градъ сыпался на усадьбу.

Нѣсколько разъ князю доносили о ходѣ дѣла, спрашивая, не пора ли отступать. Онъ отвѣчалъ только безмолвнымъ отрицательнымъ жестомъ, и вновь продолжалось это феерически-безумное при свѣтѣ бенгальскихъ огней ночное побоище.

Непріятель, подобравшись сзади усадьбы, ворвался во дворъ. Во дворъ зазвучали нѣмецкіе голоса. Часть нашихъ немедленно бросилась туда и нѣмцевъ вышибли штыками. Дворъ снова опустѣлъ.

Одинъ изъ офицеровъ вновь пришелъ къ командиру полка съ докладомъ.

— Приказываю отступать. Идите.

Надо думать, самъ князь хотълъ уйти послъднимъ. Выйдя изъ дому, тотъ передалъ приказаніе. Отрядъ съ уцълъвшими офицерами началъ отходить въ тем-

ноть, штыками прокладывая себъ дорогу, и нъмецкія волны, разступаясь на минуту, снова смыкались за ними.

Глубокою ночью люди наполовину поръдъвшаго нолка и нашей полубатареи присоединились къ главнымъ силамъ отряда. Внезапно запылавшій стогъ съна, зажженный ручной гранатой, долго озарялъ имъ путь.

Утомленный непріятель не посм'єль пресл'єдовать храбрыхъ.

Командира полка не досчитались среди уцѣлѣвшихъ. Нѣсколько солдатъ, спасшихся чудомъ и къ утру догнавшихъ полкъ, разсказали, что въ моментъ отступленія нѣмцы, снова обошедшіе усадьбу, переполнили дворъ черезъ проходъ между сараями, оттѣснивъ бывшую тамъ небольшую охрану. Въ темнотѣ передъ крыльцомъ долго шла послѣдняя отчаянная схватка. Геройская кучка защитниковъ была неребита.

Нъмцы захватили домъ съ княземъ М. и множествомъ нашихъ раненыхъ.

Въ числъ ихъ остался и командиръ нашей пятой батареи капитанъ Ф...о.

Если онъ живъ, послѣ войны родина встрѣтитъ его радостно. Если умеръ, земля будетъ легка ему, ибо онъ бился, какъ герой, и принялъ смертную чашу мужественно, какъ подобаетъ воину.

Простри надъ нимъ, Господи, усопшимъ или живымъ, твой свътлый покровъ!

День занялся туманный и хмурый, уставшій являть

эрълище смерти. Змъино-желтые свъты, тусклые и скупые, угрюмо озаряли окрестность.

Измученная земля съ полями затоптанными, съ грудью, изрытой гранатами, словно вспаханной циклопическими плугами, взывала о милосердіи. Но люди не знали пощады.

Къ полудню бой гремълъ по всей линіи.

Наши защищали В., нѣмцы стремились овладъть имъ.

Городъ пылалъ, и рѣка, проходящая у города, и пѣнилась и кипѣла отъ взрывовъ безчисленныхъ снарядовъ, то мелкой морщинилась рябью отъ падающихъ пуль.

Въ этотъ день отличилась наша лихая первая батарея, покрывшая себя славой подъ К. въ первомъ прусскомъ походъ, и съ нею первая полубатарея пятой батареи. Батареей командовалъ штабсъ капитанъ В...ій, полубатареей—капитанъ В...въ.

Переправившись черезъ рѣку въ бродъ выше города и ставъ непріятелю во флангъ, наши батареи цѣлый день громили нѣмцевъ, не подпуская ихъ вплотную къ городку.

Какъ искусный игрокъ въ теннисъ, движеніями короткими и плавными, словно шутя, отбиваетъ летящіе къ нему съ разныхъ сторонъ мячи, и они улетаютъ обратно, такъ онъ увъренно, точно и быстро перебрасывалъ огонь съ мъста на мъсто и ураганомъ своихъ шрапнелей сдувалъ съ равнины то иъхотныя колонны, то орудія, то пулеметы, то зарядные ящики. И куда падалъ посылаемый имъ огненный ливень, тамъ неподвижныя оставались груды и быстро убъгали отъ нихъ въ стороны отдъльныя мелькающія точки.

Полубатарея пятой батареи не отставала отъ первой, и нъмецкая кровь щедро поила нъмецкую землю.

День уходилъ торопливо, закрывая лицо руками, и раннія надъ полями проливались сумерки.

Какъ свинцовыя воды вечерняго прилива, грозно ползущія по прибрежнымъ дюнамъ, двинулись на наши батареи густыя массы нѣмецкой пѣхоты въ черныхъ мундирахъ. Казалось, этой стѣны не въ силахъ сокрушить ничто.

Первая батарея ждала ихъ въ суровомъ молчаніи. Ствна подступала все ближе и ближе.

Рискъ становился безуміемъ.

Орудія грянули... Б'єглый огонь батареи, поддержанный пулеметами п'єхоты, рваль, ломаль, кромсаль и м'єсиль н'ємецкіе ряды. Волны враждебнаго прилива отхлынули и растаяли во мглъ. Атака была отбита.

Стала темно. Ночь-успокоительница черныя свои завъсы одну за другой опускала на землю, силясь укротить разгоръвшуюся человъческую ярость.

Но ярость боролась съ ночью, сверкающія въ высоту кидала ракеты, переливалась разноцвътными горючими составами, стремила въ небо багровые клубы пожаровъ, и проливаемая обильно кровь не въ силахъ была ихъ потушить.

Генералъ Х. исполнилъ свою задачу.

Накопившаяся энергія нѣмецкаго натиска была раздроблена, не успѣвъ развернуться. Лавина была разрыхлена при первомъ движеніи и стала на долгій рядъ дней неспособна къ стремительному наступленію. Но были еще грозны ея судорожные порывы.

Въ эту ночь бой вздымалъ свой послъдній девятый валъ.

Нашъ отрядъ отходилъ на заранве намвченныя оборонительныя позиціи, равняясь на сосвідній, и этотъ последній быль тоже втянуть въ бой.

Меня, князя К. и временно командующаго бригадой съ его адъютантомъ эта ночь застала въ обширномъ господскомъ фольваркъ.

Весь домъ былъ переполненъ народомъ. Мы прибыли послѣ другихъ, и выбирать было не изъ чего. На чердакѣ, на площадкѣ у лѣстницы, наши ординарцы набросали въ углу соломы, и ночлегъ былъ готовъ.

Гремъли буруны канонады, закипая все яростнъе, и жалобно звенъли отъ тяжелыхъ ея ударовъ стекла въ высокихъ окнахъ барскаго дома.

Мы спустились внизъ, гдъ бывшіе здъсь до насъ офицеры изъ сосъдняго отряда собирались угостить насъ чаемъ и бутербродами.

Я случайно разговорился съ однимъ офицеромъ о гипнотизмъ и о томъ, какія въ этой области знанія есть дали, еще ждущія своихъ Колумбовъ. Разсказалъ ему нъсколько любопытныхъ опытовъ московскаго гипно-

тизера доктора Каптерева, на чьихъ интимныхъ сеан-сахъ я одно время часто бывалъ.

Мой собесѣдникъ отвѣчалъ сужденіями остроумными и интересными. Наши мысли ушли далеко отъ войны, и давно мнѣ не говорилось такъ уютно и занимательно, какъ въ этой слабо освѣщенной комнатѣ, за стаканомъ крѣпкаго чая, въ эту бурную ночь подъ громовые перекаты стрѣльбы.

Мы только-что начали перекидывать мость оть гипнотизма къ медіумизму, какъ мои спутники встали, чтобы итти наверхъ. Во всъхъ углахъ комнаты, на диванахъ, на скамьяхъ, на полу уже виднълись спящіе.

Я ръшилъ сначала провъдать ординарцевъ и, пробравшись осторожно черезъ съни, гдъ отдыхали вповалку съ десятокъ казаковъ, недавно пріъхавшихъ съ разъъзда, вышелъ на высокое каменное крыльцо.

Беззвъздное небо цълымъ океаномъ темноты низвергалось на землю. Буря металась изступленно, воздымая свои черныя одежды, и дико стонали охваченные трепетомъ старые каштаны господскаго парка. Колючія плети дождя звонко хлестали по окнамъ, стънамъ и крышамъ.

Но выше мрака, выше дождя и бури гигантскія взадъ и впередъ мѣрно качались по горизонту бѣлоогненныя полосы нѣмецкихъ прожекторовъ, словно вращаемыя ураганомъ раскаленныя до бѣла крылья дьявольской мельницы, и далеко въ высоту взлетали, многоцвѣтными передиваясь огнями, извивныя змѣи ракетъ.

Вдругъ погасали эти бредовые, тревожные свѣты... Вновь заливала все чернота, и слабыми въ ней казались точками голубыя лучистыя звѣзды рвущихся прапнелей.

Долгимъ гуломъ гудъла земля, и впереди въ темнотъ невидимыя стальныя жерла, задыхаясь и хрипя отъ злобы, слали небу свой вызовъ.

Свътя себъ маленькимъ электрическимъ фонаремъ и ръшительно ступая черезъ цълые потоки дождевой воды, я пробрался вдоль парка къ дальнему сараю, гдъ пріютились съ конями ординарцы. Коней велълъ не разсъдлывать, самимъ быть наготовъ.

Ординарцамъ далъ папиросъ, они раздобыли себъ картофелю и варили его въ котелкъ, на костръ изъ щепокъ, укрывшись за какой-то каменной стъной, чтобы огня не было видно непріятелю.

На обратномъ пути фонарь измѣнилъ и погасъ. Коекакъ я дошелъ назадъ и поднялся на чердакъ. Мои спутники уже лежали на соломѣ. Легъ и я, какъ и они, не раздѣваясь, и въ полномъ походномъ снаряженіи, съ фуражкой подъ головой.

Лежали молча.

— A тамъ все стръляютъ...—прошенталъ мой сосъдъ, неугомонный прапорщикъ Н...

Канонада свирѣпѣла. Гдѣ-то врядъ громоносные били молоты, и стѣны стараго дома содрогались. Вѣтеръ бѣ-шено вылъ, кидаясь на крышу, хватаясь за трубы.

Точно стаи разъяренныхъ духовъ затъяли надъ до-

момъ сатанинскую свалку. Люди сражались на землъ, демоны надъ землею, стихія воздушная опьянилась злобой земной, и залпы орудій, и рычанія бури слились въ одинъ непрерывный, нескончаемый, лютый, оглушительный, безумный, бушующій ревъ.

Хаосъ, древній владыка, вырвался изъ невѣдомыхъ безднъ, и струевымъ водопадомъ падалъ на міръ, грозя поглотить его въ стремительномъ своемъ круженіи.

Было душно въ темнотъ, и потолокъ казался нависшимъ, какъ гробовая крышка.

"И приходять ночи низкія, Какь упавшій потолокь. Гдв же вы, родные, близкіе? Мірь отпрянувшій далекь",—

пролетъли въ мозгу строки моего милаго друга Бальмонта.

Усталость пересилила, и я заснулъ крѣпкимъ сномъ. Раннимъ утромъ, когда я проснулся, все было тихо. Мы сошли внизъ. Наши случайные сосѣди снова напоили насъ чаемъ. Но одного чая было мало, и я отправился на поиски чего-нибудь болѣе существеннаго.

У мѣстнаго управляющаго, когда-то франтоватаго пана, въ рыжихъ потертыхъ кожаныхъ гетрахъ, который все еще ютился въ своемъ домикѣ, ухитрился я, потративъ много краснорѣчія, купить "ендыку", по просту индюшку, и попросилъ стоявшихъ здѣсь солдатъ поджарить ее на походной кухнѣ.

Жарилась "ендыка" очень долго, и воспользоваться ею—увы!—не пришлось.

Наши батареи, отойдя на ночь, къ утру стали на позиціяхъ. Командующій торопился къ нимъ.

День былъ сърый; но бездождный. Блъдное небо равнодушно висъло надъ землею, изнемогавшее отъ ночного безумства.

Мы вхали напрямикъ, черезъ унылые холмы, изрытые ямами. Тучи воронья съ крикомъ поднимались съ полей и летвли на западъ, все на западъ,—онв знали, зачвмъ.

Перевхали ръку вбродъ,—сперва на середину, потомъ вдоль теченія саженъ сорокъ, потомъ крутой вывздъ на берегъ.

Вотъ мы въ маленькомъ, но раскиданномъ литовскомъ селени съ бъднымъ краснымъ кирпичнымъ костеломъ.

Вблизи селенія часть нашихъ позицій и пъхота.

Утомленный непріятель прочно задержался верстахъ въ восьми, ставъ на позиціяхъ у границы.

Въ одномъ изъ домовъ побольше много офицеровъ. Знакомыя лица. Привътствія. Разговоры.

— Убить... Раненъ... Контуженъ...

Только-что доставили двухъ нѣмецкихъ плѣнныхъ, "безсмертныхъ гусаръ"... Одинъ "безсмертный" лежалъ на телъ̀гъ. Онъ уже умиралъ. Носъ заострился, и кровь, пробиваясь сквозь перевязку, текла на землю тонкой труей.

Телъту увезли. На жидкой грязи двора осталось широкое алое пятно, его скоро смъсили тяжелые сапоги.

Гдѣ-то, въ верстѣ, отдѣльные выстрѣлы. Туда поскакали казаки,—навѣрное это случайный, отбившійся нѣмецкій разъѣздъ.

Другого "безсмертнаго" допрашивалъ на кухнъ "Юрочка", прапорщикъ А., отлично говорившій по-нъмецки.

Юрочка усиленно старался взять суровый тонъ, что вовсе не вязалось съ добродушнымъ его, широкимъ, славянской лъпки, лицомъ.

Бѣлобрысый, невысокій "безсмертный", съ серебрянымъ черепомъ и костями на киверѣ, испуганно таращилъ глаза и, почтительно держа руки по швамъ, обстоятельно рапортовалъ на всѣ вопросы.

Къ вечеру вздили на развъдку для болъе точнаго выбора позицій батареямъ. Вхали маленькимъ отрядомъ человъкъ въ десять.

Низкія фіолетовыя тучи лѣниво ползли по небу. Одинъ только мигъ солнце внезапно прорвалось изъза нихъ, и кроваво-красный лучъ его побѣжалъ по полямъ. Но онъ тотчасъ угасъ.

Мы ночевали съ командиромъ пъхотнаго полка и его нъсколькими офицерами въ душной крестьянской избъ, на полу, на соломъ, не раздъвансь, какъ въ прошлую ночь.

Утромъ снова на коней. Вдемъ на позиціи батарей второго дивизіона.

Къ его командиру подполковнику Я... чу я давно уже питаю нъжныя чувства. Въ его батарев я отбывалъ въ качествъ прапорщика учебный сборъ и запомнилъ навсегда его неизмънное ко мнъ радушіе и снисходительность къ разнымъ моимъ штатскимъ слабостямъ.

Онъ угощаетъ насъ жаренымъ гусемъ,—и это очень кстати. Съ того момента воспоминание объ утраченной "ендыкъ" перестало меня преслъдовать.

Ѣдемъ снова. Вотъ мы въ фольваркъ, гдъ остановились начальникъ дивизіи и генералъ X...

Вхожу и вижу полковника К—ва, нашего командира бригады. Онъ вернулся изъ своей поъздки и нынче догналъ отрядъ.

Я страшно радъ. Командиръ прибылъ,—все хорошо. На этихъ позиціяхъ по всѣмъ примътамъ придется ностоять порядкомъ. Ъду вдвоемъ съ коннымъ въстовымъ отыскивать намъ жилище.

Осматриваю маленькія разбросанныя на поляхь рощицы съ литовскими фольварками. Тамъ занято, тамъ тъсно, и негдъ помъстить лошадей, въ третьемъ мъстъ какая-то одинокая полусумасшедшая женщина смотритъ на меня дико, не понимаетъ по-русски и плачетъ.

Наконецъ, нахожу. Черезъ часъ мы съ полковникомъ К. и княземъ водворяемся въ крестьянскомъ фольваркъ.

Изъ обоза прибываеть багажъ. Мой върный неуклюжій денщикъ Костинъ, по обыкновенію что-то ворча подъ носъ, достаеть изъ чемодана папиросы и чистое бълье.

Безлунная ночь... Ни звука, ни шелеста... Небо въ драгоцънныхъ уборахъ. Міровой Океанъ тихіе свъты свои изливаетъ на маленькую уснувшую землю.

Переливаясь, дрожить голубая Венера. Души вяюбленныхь, познавшихь страсть и умершихь любя, живуть на этой волшебной планеть. По цвътущимъ ея лугамъ, среди въчной весны, едва касаясь влажныхъ травъ легкими своими стопами, скользять они, объятые блаженнымъ томленіемъ, сладостнымъ и нъжнымъ восторгомъ,—свътлые духи. И нъть отравы въ ихъ поцълуяхъ, ибо не знають они ни ревности, ни измѣны.

Воть брилліантовая по небу проструилась рѣка, Млечный Путь. И большая Медвѣдица зажгла свой семисвѣчникъ. И тьмы темъ звѣздъ, роса на небесныхъ поляхъ блистаютъ въ высотѣ.

Но дико и тревожно застыла на горизонтъ зловъщая гостья комета, искристая и хвостатая. Багровые отблески дрожатъ въ ея безпокойномъ сіяніи.

— Народная мудрость связываеть комету съ войной. Странно,—но во время большихъ войнъ почти всегда появляется комета. Воть и десять лътъ назадъ была

тоже комета,—говорить задумчиво полковникь, — въ этомъ есть тайна, которой мы никогда не узнаемъ.

— Весь міръ есть тайна, которой мы никогда не узнаемъ, господинъ полковникъ.

Мы долго смотримъ на комету. Въ самомъ дѣлѣ, какая сила привлекла эту роковую странницу изъ далекихъ междупланетныхъ просторовъ? И почему именно теперь?..

- Какая радость видъть звъзды. Ничто такъ не очищаеть душу. Черезъ нихъ чувствуещь Въчность. И хочется самому стать достойнымъ Въчности.
- Вы правы, не тѣ ли же звѣзды свѣтили воинамъ Александра, Цезаря, Атиллы и Наполеона. Они умерли, какъ умремъ и мы. Но человѣчество не умретъ.

Послѣ упорнаго двухдневного боя подъ городомъ В., гдѣ грозовая сила нѣмецкаго натиска была раздроблена неожиданнымъ ударомъ нашего отряда, мы стояли въ Литвѣ, въ немногихъ верстахъ отъ границы на линіи укрѣпленныхъ позицій.

Нъмцы видимо, не ръшаясь перейти въ наступленіе, сильно укръпились вдоль границы. Война какъ будто принимала позиціонный характеръ.

Сосредоточенно упорные артиллерійскіе поединки, перестрълки между разъъздами и сторожевыми заставами, смълыя развъдки по ночамъ или въ сумеркахъкуда-нибудь подъ самый В., чтобы надълать у нъмцевъ переполоху и вытащить у нихъ изъ-подъ носу десятокъ—другой плънныхъ.

Ръшительнаго боя не было.

Война, стремительная и гнѣвная, вдругъ показала намъ какую то совсѣмъ особенную размѣренную, плавную, неторопливую свою поступь.

Каждый день гремѣли орудія и долгимъ гуломъ гудѣла земля отъ ударовъ тяжелой артиллеріи, и тутъ же рядомъ пробивался и росъ, какъ трава между кам-нями уѣздной мостовой, какой-то своеобразный, наскоро сколоченный, но странно устойчивый бытъ.

Заботились о «хозяйствъ», посылали куда-то за яблоками,—нъмцы, бывшіе передъ нами, оставили ихъ очень мало,—укоряли обладателя нашего фольварка, стараго плутоватаго литвина, за его въчныя попытки нажать насчеть цънъ на картофель и птицу.

— Панъ, а панъ! (На военномъ жаргонъ всъ здъсъ «паны»!) Ты Бога побойся. Развъ можно съ солдата за котелокъ картофелю по тридцати копъекъ драть? Въдь это за пудъ-то сколько выходитъ? Вродъ трехъ рублей?...

Но упрямый кудлатый «панъ» только сурово моталъ головою.

Онъ мъстный староста, «солтысъ», и упреками его не проймешь,

На насъ онъ смотритъ непривътливо. Такъ же непривътливы и двъ его дочери, нескладныя, словно топоромъ изъ дерева вырубленныя молодыя крестьянки.

Пограничные жители — совсѣмъ особенная порода. Тысячами нитей они переплетены съ тѣмъ, что по ту сторону,—здѣсь много семействъ нѣмецкихъ и полунѣмецкихъ, и по стѣнамъ ихъ фольварковъ часто видишь фотографіи молодцовъ въ такой военной формѣ, какой не встрѣтишь въ русской арміи.

Благодаря близости границы, шпіонство здѣсь процвѣтаетъ. Около позиціи вѣтряныя мельницы пришлось уничтожить, либо снять у нихъ крылья,—очень ужъ подозрительно онѣ начинали махать, когда по сосѣдству располагалась наша батарея или начинали рыть пѣхотный окопъ.

Домъ, гдѣ мы живемъ,—длинное, неказистое, приземистое зданіе. Одну половину занимаемъ мы съ княземъ и полковникомъ, другую—наши случайные сосѣди, четверо............офицеровъ. Въ серединъ—кухня и комнаты хозяевъ. Передъ домомъ—большой четырехугольный дворъ, окруженный цѣпью сараевъ, конюшенъ, сѣнниковъ и кладовыхъ, гдѣ размѣстился эскадронъ..... и наши ординарцы съ конями.

Днемъ вдешь съ командиромъ на позиціи или безъ него исполнять какія-нибудь его порученія, захвативъ съ собой коннаго ординарца. Объдъ и ужинъ—у на-

чальника отряда, въ другомъ фольваркъ, за версту отъ нашего,—тамъ общій столъ. Послъ ужина спъшимъ домой.

У каждаго человъка есть потребность въ домъ, въ какомъ-то мъстъ, гдъ бываешь у себя. Война сжигаетъ всъ привычки, ломаетъ всъ уклады, но чувство дома не исчезаетъ и на войнъ. На войнъ всъ бездомны и всъ скитальцы, но мысль о домъ неистребима и, какъ цъпкій плющъ, обвивается вокругъ любого дерева.

На войнъ мой домъ тамъ, гдъ мои вещи.

Въ палаткъ, въ случайной лачугъ, на чердакъ, въ землянкъ, въ пустой школъ, въ вагонъ, вездъ, гдъ угодно, если мой денщикъ Костинъ раскинетъ мой неуклюжій брезентовый "Дементъ", нелъпую кроватъчемоданъ, и рядомъ поставитъ саквояжъ со множествомъ маленькихъ нужныхъ мнъ предметовъ, у меня будетъ домъ, и я буду входить туда съ особымъ чувствомъ.

Нашъ домъ—довольно просторная низкая горница съ небольшими окнами и потолкомъ на тяжелыхъ дубовыхъ перекладинахъ. Сбоку выступаетъ огромная темная печь. Въ углу—высокая прялка съ куделью.

Вечеръ... Мы дома, пьемъ чай...

На дворъ холодно, но горница натоплена на совъсть. У насъ гости, наши сосъди . . . . . . . Вьется дымъ папиросъ.

Нескончаемые разсказы. У каждаго есть свое. Много ли мъсяцевъ за спиной, а какой грузъ пережитаго!

Наши сосёди попали на войну одни изъ первыхъ. Еще въ самомъ началъ они вступили въ Восточную Пруссію и продълали безъ отдыха весь первый прусскій походъ, кружась впереди главныхъ силъ, проникая между отдъльными отрядами непріятеля, забираясь въ такіе края, которые нъмцы по справедливости еще могли называть своими.

Одинъ полуэскадронъ попалъ слишкомъ далеко и оказался отръзаннымъ. Двадцать дней горсть храбрецовъ блуждала по непріятельской странъ среди движущихся нъмецкихъ массъ, предпочитая гибель сдачъ.

Двигались по ночамъ. Голодали. Днями укрывались въ лъсахъ, въ оврагахъ, въ болотахъ. Много разъ смотръли смерти въ глаза и ускользали только чудомъ. Огненное кольцо облавы сжималось вокругъ нихъ и въ немъ они метались, какъ преслъдуемые волки.

Слава тебъ, царственный Случай, другъ и хранитель смълыхъ!

"Ты въ битвъ хранишь, беззаботный. Межъ тысячъ грозящихъ смертей, Чтобъ пулей шальной и залетной Сразить у бивачныхъ огней".

Случай, убивающій одного шальною пулей, вывель ихъ всёхъ невредимыми изъ-подъ града намёренныхъ. Послё долгихъ скитаній имъ удалось прорваться къ своимъ.

Разсказывали еще о знаменитой атакъ

эскадрона барона В....я на нъмецкую батарею въ битвъ подъ Кауменомъ, въ конномъ строю.

Тоть, кто разсказываль, вскоръ послъ атаки, когда нъмецкія войска уже отступили, быль на этой батарев. Незабываемая картина. Стоять въ полномъ порядкъ блещущія новизной нъмецкія орудія. Груды тъль. Полная тишина. Ни стона. Раненыхъ нъть, есть только убитые.

Calle , as in a fact of its action in the

Этой атаки немцы не забыли.

Сосъди ушли. Пора ложиться спать.

Оконныя стекла позванивають трепетно. Къ ночи канонада разыгралась. Звонкіе, отчетливые ритмы артиллерійскихъ очередей и глухіе громы разрывовъ... Но привычка великое діло. На каждый часъ не набережешься. Мы раздіваемся, какъ слідуеть, и спокойно укладываемся въ свои походныя постели.

Огонь еще не потушенъ. Князь за столомъ пишетъ письмо. Мнъ хочется выкурить еще папиросу въ постели.

Лежу на правомъ боку.

Какъ странно! Почему все то, что я вижу, вдругъ кажется мнъ такъ непонятно знакомымъ, точно я видълъ это давно? Я напрягаю память, стараясь уловить смутно мелькающіе образы.

Въ чемъ тутъ дъло?

Тяжелый дубовый столь. За нимъ стъна съ низкими почти квадратными окнами. Вдоль стъны дубовая скамья. Наверху массивныя темныя балки потолка. Большая печь. Гдъ я видълъ все это?

канонада разомъ смолкла. За печкой отчетливо за-

Сверчокъ! Ускользающее воспоминание сразу освътилось.

Въдь это "Борисъ Годуновъ", сцена въ пограничной литовской корчмъ, въ постановкъ московскаго Художественнаго театра!

Вотъ сейчасъ распахнется низкая дверь налъво, и

войдуть московскіе стражи. Самозванець встанеть и будеть, озираясь, осторожно близиться къ окну. Потомъ распахнеть его и выпрыгнеть въ темноту.

Дверь открывается. Сидящій за столомъ встаетъ... Не сонъ ли это?..

Но нъть, въ двери появляется мой денщикъ Костинъ и мрачно спрашиваетъ, надо ли сушить мон сапоги. Князь у стола, зъвая, заклеиваетъ письмо. Сообщаю ему и полковнику свои соображенія. Оба смъются, но оба согласны.

Наше жилище—дъйствительно, "постановка по-Станиславскому".

Свѣча затушена. Всѣ уснули. Въ горницѣ полная тьма. Ставни еще съ вечера заперты наглухо, чтобъ снаружи не было видно свѣта.

Полуночный вътеръ кружится надъ маленькимъ затеряннымъ фольваркомъ и нечеловъческимъ своимъ голосомъ разсказываетъ о чемъ-то древнемъ, забытомъ, но важномъ и единственно нужномъ.

И въ медленномъ круженіи проносятся блѣдныя лица съ зовущими глазами. Кто вы, незнакомыя, и о чемъ вы умоляете, молча?

Вы ли это, тихо вставше изъ старыхъ гробницъ своихъ тайные укоры о томъ, что въдомо мнъ одному? Уйдите, покойтесь въ своемъ склепъ. Жизнь свою я прожилъ, какъ хотълъ. Ни въ чемъ я не раскаиваюсь и ни о чемъ не жалъю.

Или вы, твни несбывшихся надеждъ моихъ, за-

мысловь невоплощенныхь, что хотыль и имыль силы свершить и не свершиль? О, не глядите такъ горестно. Не отгремыли еще золотыя струны моей молодости. Спадуть воды мірового потопа, еще краше воскреснуть обновленныя поля, еще выше встануть горные хребты. Новый мірь будеть царствомь—строителей и смылыхь. На омытыхь инною высотахь и я построю мой дворець. Если же завтра погибну, умрете со мною и вы...

Уходять, расплываются лица. Засыпаю спокойно и сладко. Завтра рано вставать.

Утромъ пьемъ чай торопливо. Намъ съ полковникомъ вхать въ мъстечко В . . . и, верстъ за пятнадцать отсюда. На-дняхъ еще тамъ были нъмцы. Теперь они отброшены къ границъ, и мъстечко въ нашихъ рукахъ.

Ординарцы у крыльца держать осъдланныхъ ло-

Черезъ полчаса выъзжаемъ. День безсолнечный, ясный и усталый. Дали блъдны, но не занавъшены туманомъ.

**Вдемъ** скоро. За нами двое ординарцевъ.

У маленькаго селенія пересъкаемъ ръку длиннымъ бродомъ. Прежде чъмъ вытать на берегъ, приходится делго пробираться противъ теченія серединой ръки.

Вода бурлитъ и пънится, разсъкаемая сильными конскими ногами. Кони фыркаютъ.

Подымаемся на высокій берегь и углубляемся въ лъсъ. Тихо въ лъсу... Осина и кленъ... На деревьяхъ догораеть багрецъ, послъдніе осенніе червонцы. Этотвое единственное золого, бъдная, скудная, истоптанная Литва!

Ръдъеть лъсъ. У опушки фольваркъ. Нашъ путь идеть мимо. Что за чудо? У самой дороги стройная молодая дама, въ изящномъ дорожномъ костюмъ. Спрашиваемъ, какъ она очутилась здъсь, въ районъ позицій.

Она—пом'вщица. У нея хорошее им'вніе и два фольварка, — одинъ этотъ, другой въ трехъ верстахъ, съ большимъ домомъ. Прі вхала изъ Варшавы посмотрѣть, что уцѣлъло послѣ нѣмецкаго нашествія, и ликвидировать, что возможно, изъ скота, сѣна и хозяйственныхъ запасовъ.

Домъ цъль—увы!—пустой, ликвидировать нечего. Все, что можно, "ликвидировали" уже давно. Завтра она уъзжаетъ назадъ.

Нѣсколько любезныхъ словъ, и мы ѣдемъ дальше. Надо думать, у этой дамы остались еще кое-какіе "запасы" въ Варшавѣ. Она вовсе не кажется слишкомъ опечаленной и на прощанье не забыла раза два стрѣльнуть намъ глазами.

Вдемъ однообразными невысокими холмами. По сторонамъ небольшія рощицы съ фольварками, очень похожими издали другь на друга. Изъ-за этого очень трудно запомнить дорогу. Но съ полковникомъ несобъешься, онъ обладаетъ искусствомъ читать мъстность по картъ, какъ книгу, и мы ъдемъ безъ дорогъ,

напрямикъ, пока не выбираемся на большое шоссе.

Подымается пронзительный вътеръ. Холодно. Далеко и глухо охаютъ орудія. Шоссе не разбитое, и мы двигаемся крупной рысью.

Справа и слъва слъды недавнихъ боевъ. Вотъ бропенные окопы... Вотъ перевернутая повозка безъ колесъ... Ранцы... Трупъ лошади съ оторванными снарядомъ задними ногами. Свъжія могилы.

Пересъкаемъ желъзную дорогу. Сожженная станція. Закоптълыя разрушенныя стъны. Она и теперь въ предълахъ обстръла. Путь возстановленъ, но поъзду приходится останавливаться версты за три.

Еще четверть часа по шоссе, и мы въ В . . . ахъ. ъдемъ по непролазной грязи улицъ. На каждомъ шагу солдаты. Въ дворахъ военныя повозки. То и дъло видишь выбитыя оконныя стекла,—нъмцы хозяйничали здъсь около двухъ недъль. Въ домахъ пробоины отъ снарядовъ,—нъмцевъ отсюда вышибали артиллеріей... Многіе дома пусты, но бъднота уже вернулась (или, быть можетъ, не выъзжала), и мелкія еврейскія лавчонки на площади уже торгуютъ какимъ-то хламомъ.

Евреи съ классическими пейсами и суетливыя еврейки бъгаютъ по улицамъ торопливо. Сегодня они всъ настроены особенно нервически. Утромъ въ мъстечко унало нъсколько тяжелыхъ нъмецкихъ снарядовъ. Одинъ пробилъ крышу заводскаго сарая, гдъ находился огромный бакъ съ керосиномъ, — чуть не вышло большого пожара.

Полковнику надо зайти въ штабъ. Лицо, которое онъ ищеть, будеть лишь черезъ часъ, и мы ръшаемъ отправиться въ церковь,

Небольшой твсный храмъ съ розовыми ствнами переполненъ народомъ. Толпа сплошь военная. Поетъ солдатскій хоръ, иногда ему вторять всв, ѝ сотни сильныхъ голосовъ возносять молитву подъ невысокій куполъ. Сврая масса молится сосредоточенно. То и двло мелькають передаваемыя черезъ головы тоненькія солдатскія сввчки. Много офицеровъ въ полномъ снаряженіи,—видимо, прівхали прямо съ позицій.

Голубой кадильный дымъ тихо плыветъ подъ сводами. Много ли изъ стоящихъ здѣсь услышать святыя слова еще разъ!

Ты видишь, Господи! Твоею рукою не разъ выводилась изъ испытаній наша родина. И нынѣ ради великаго дѣла не жалѣетъ она своихъ сыновъ. Боже, храни Россію на державныхъ путяхъ ея!

Объдня кончилась. Торопливо крестясь, солдаты выходять изъ церкви. Выходимъ и мы.

Полковникъ быстро кончаетъ свои дъла. Теперь мы свободны. Къ намъ присоединяется еще командиръ парковой бригады бравый капитанъ В., съ лихо закрученными усами и гремящимъ вкуснымъ баритономъ.

Всв мы голодны. Начинаемъ искать чего-нибудь подходящаго. Увы! на этотъ счетъ въ городкъ болъе, чъмъ слабо. Однако находимъ единственную уцълъвиую колбасную. Весь товаръ распроданъ съ утра, но

нослѣ моихъ долгихъ уговоровъ хозяинъ извлекаетъ изъ какихъ-то нѣдръ основательный кусокъ зильца. Такимъ же путемъ полковнику удается раздобыть въ единственной булочной послѣдній бѣлый хлѣбъ. Молоденькая еврейка съ черными миндалевидными глазами припрятала его для кого-то другого, но, не устоявъ передъ полковничьимъ краснорѣчіемъ и умѣніемъ "мувить по-польску", уступаетъ его намъ.

Теперь мы богаты. Въ какой-то проходной каморкъ намъ налаживають чай. Одна бъда,—нъмцы забрали въ городъ весь сахаръ. Сахару нътъ ни у кого. Меня осъняетъ мысль. Не можетъ быть еврейскаго городка безъ аптекарскаго магазина. Точно, одинъ уцълълъ,— онъ какъ разъ рядомъ.

Иду и спрашиваю ячменнаго сахару отъ кашля. Такого нътъ. "Проше пана. А може пану тшеба канадскего цукеру?"

Ячменнаго нътъ, а есть канадскій, отъ грудныхъ болъзней.

Канадскій, такъ канадскій!

Напились чаю, поъли. Пора вхать. День короткій. Надо быть дома засвътло, иначе среди этихъ однообразныхъ фольварковъ проплутаешь сколько угодно, и карта не поможетъ.

Назадъ вдемъ опять на-прямикъ, еще болве короткимъ путемъ. Тихо, орудій не слышно.

Провзжаемъ мимо какого-то перелъска.

Вдругъ грохотъ выстръла, долгій вой снаряда и

тяжелый ударъ взрыва неподалеку за нами, въ кустахъ.

Мы были такъ удивлены этой неожиданностью, что невольно остановились и долго смотръли въ ту сторону, ожидая, что будетъ дальше.

Кто стръляеть? По комъ стръляють?

Но продолженія не было, и мы тронулись своей дорогой. Послѣ мы узнали, что мѣсто у этого перелѣска хорошо видно нѣмцамъ съ ихъ наблюдательнаго пункта на колокольнѣ, и они рѣдко отказываютъ себѣ въ удовольствіи пустить снарядъ-другой по всякому, кто эдѣсь ѣдетъ.

Вечерветь. Мы торопимъ коней. Вотъ оврагъ съ высокимъ склономъ, солдаты роютъ окопы.

- Богъ помощь, братцы, кричитъ полковникъ.
- Покорно благодаримъ, тудять въ отвъть голоса.

Ъдемъ сумеречнымъ лѣсомъ. Опять бродъ и сизыя его волны. Кони карьеромъ выносятъ насъ на крутой берегъ.

Совсѣмъ темно, когда мы выѣзжаемъ во дворъ нашего фольварка. Вечеромъ дома. Прозябли порядкомъ. Хорошо выпить чаю съ ромомъ. Князь показываетъ письмо, снятое съ убитаго нѣмецкаго унтеръ-офицера. Онъ написалъ его женѣ, но не успѣлъ отправить.

"Санитарная часть у насъ, не дай Господи, какъ плоха: штабный врачъ, — докторъ по женскимъ болъзнямъ, младшему врачу—всего двадцать лътъ. Инженерная повозка служитъ теперь лазаретной, да и та больше 12 дней далеко отъ насъ, въ Гумбиненъ. Впро-

чемъ, болъть все равно нельзя. Нашъ подполковникъ Пилицъ очень строгій. Онъ заявилъ, что всякаго, кто заявитъ себя больнымъ, онъ пошлетъ въ окопы безъ смъны. Можешь себъ представить, какъ у насъ всъ здоровы. Пилицъ часто ругаетъ насъ сволочью и свинымъ обществомъ (переводъ буквальный). Настроеніе у насъ скверное. Ахъ, хоть бы это все кончилось".

Изъ-за строкъ этого письма, котораго такъ и не получила бъдная Берта, ясно вижу типично прусскій обликъ строгаго подполковника Пилица. Онъ толстый, налитый пивомъ, съ сизымъ носомъ, торчащими подъкайзера усами и тупыми глазами на выкатъ. Такъ и слышу его хриплый голосъ, ругающій солдатъ "свинымъ обществомъ".

Узнаю ее, знаменитую прусскую дисциплину. У насъ офицера любять, а тамъ боятся. Быть можеть, и мыслимо управлять солдатами страхомъ и падкой, но въ каждой душѣ есть точка, за которой палка не поможеть. И въ часъ послѣднихъ испытаній, когда надо совершить невозможное, солдать пойдеть умирать за тѣмъ, кого любить, а не за тѣмъ, кого боится.

Передъ сномъ выхожу на крыльцо. Гремитъ канонада. Кто-то незримый и веселый, смѣясь надъ вѣтромъ и ночью, катаетъ по горизонту исполинскія кегли. Онѣ грохочутъ, раскатисто сталкиваются, падаютъ, имъ вторитъ, отдаваясь, эхо, и вся окрестность опоясана слитнымъ, долгимъ, однозвучнымъ гуломъ.

Большой пожаръ залилъ заревомъ небо, и по темно-

багровому его лону зыблются бълыми перебоями волны нъмецкихъ прожекторовъ.

Пора и ко сну. Улегшись, долго слышу сквозь сонь, какъ жалобно и тревожно мычать коровы и негромко подвываетъ подъ окномъ песъ.

Утро, солнце и вътеръ... Облака бълыя, крупныя, быстро бъгущія... Солнце то выплываетъ, то снова скрывается, и стремительно несется по полямъ золотая его полоса, настигаемая тънью.

Сегодня съ утра крылить надъ нами нѣмецкій аэропланъ, высматриваеть расположеніе позиціи.

Нынче онъ летаетъ медленно, и съ трудомъ борется съ вътромъ, то взмываясь въ облака, то спускаясь совсъмъ низко. Минутами его видно совершенно отчетливо, и гнусавое жужжаніе пропеллера ръзко и назойливо сверлить слухъ.

Вотъ онъ двинулся въ сторону и чертитъ круги, вотъ застылъ неподвижно. Такъ коршунъ кружится надъ добычей, и замираетъ передъ тъмъ, какъ ринуться на нее. Туммъ! Туммъ! Одинъ за другимъ доносятся взрывы. Проклятый коршунъ! Онъ кидаетъ бомбы. Только при такомъ вътръ ему не нацълить, какъ слъдуетъ.

Нъмецкій коршунь уносится и пропадаеть изъ виду. Приходить извъстіе: въ наши батареи онъ бросилъ нъсколько бомбъ, но потерь, къ счастью, не было.

Такъ проходять дни, одинъ за другимъ, различные и вмъстъ похожіе, какъ вереницы монаховъ.

Вотъ и нашъ фольваркъ съ "постановкой по Станиславскому" остался позади, мы передвинулись по фронту верстъ на семь лѣвѣй и живемъ въ господскомъ имѣніи, въ маленькомъ домикѣ управляющаго.

Въ главномъ домѣ помѣстился начальникъ отряда со своими офицерами, — тамъ мы обѣдаемъ и ужинаемъ за длиннымъ столомъ, вокругъ котораго, за отсутствіемъ стульевъ, разставлены новенькіе бѣлые боченки.

Но жизнь все та же. Повздки на позиціи, унылыя поля, изрытыя окопами, трупы лошадей по дорогамь, передъ окнами широкій дворъ съ прудомъ, за нимъ старые оголенные каштаны, вечеромъ глухо запертыя ставни, гулы канонады и тихое подрагиваніе стеколь.

у меня новый конь, вороной, его зовуть "Четвергъ", но я переименовалъ его въ "Чорта", — онъ крупный, сильный, неутомимый, сердито косить глазомъ и водитъ ушами, когда на него садишься.

Теперь война пріучила меня быть подрядъ сколько угодно часовъ на сёдлё, и мнё странно вспомнить, что я когда-то уставаль и отъ одного часа, какъ странно подумать, что я могъ когда-то носитъ франтовское англійское пальто и лаковые ботинки, а не эти высокіе сапоги со шпорами и грубую солдатскую шинель, туго подтянутую широкимъ ремнемъ съ шашкой и пристегнутымъ къ ней витымъ хлыстомъ.

Театры, литературные диспуты, мои многолюдныя воскресныя сборища, стихи Игоря Съверянина и альманахи Грифа,—я все помню отлично, я не потерялъ вкусъ ни къ чему, но вся эта жизнь кажется далекой, какъ сонъ, отдъленной отъ меня непереплываемымъ океаномъ. Кажется, въкъ мнъ вхать куда-то по неизвъстнымъ дорогамъ на ворономъ конъ, и будутъ только случайные ночлеги, холмы, изрытыя поля, короткіе дни, да стаи воронъ, да висящій надъ всъмъ, ночью и днемъ, пушечный гулъ. Такъ было, такъ будетъ всегда, всегда.

Однажды мы съ полковникомъ и княземъ возвращались съ объвзда позицій. Вечеръ былъ ясный, и небо пламенвло тихо. Надъ лѣсомъ, на розовѣющей полосѣ, бѣлымъ блескомъ вспыхивали шрапнели и уплывали, тая медлительно, ихъ правильные, круглые дымы.

**Бхали** и внали, что завтра будетъ то же, что нынче и вчера.

Дома насъ встрътило неожиданное извъстіе. Завтра отрядъ уходитъ куда-то къ югу. Предстоитъ длинный, на нъсколько дней, фланговый маршъ вдоль боевой линіи. Насъ же смъняютъ сосъди.

Быстрые сборы. Все уложено съ вечера. Раннимъ утромъ мы выступаемъ.

Привставъ на съдлъ, въ послъдни разъ оглядываюсь на старые безлиственные каштаны.

Бъдный, затоптанный, заъзжанный колесами паркъ!

Не грусти. Ты долговъчнъе насъ. Придетъ и твое время. Ты отдохнешь, одътый молодой листвой, и по твоимъ аллеямъ будутъ снова ръзвиться дъти и гулять въ душистыя сумерки стройныя панны въ бълыхъ одеждахъ...

Придеть ли и для насъ весна?

## VIII.

Глухая пограничная Литва... Яснымъ холоднымъ утромъ семеро всадниковъ вывхали изъ воротъ господскаго фольварка, мимо старыхъ каштановъ уже облетъвшаго парка и, миновавъ ближайшій перекрестокъ, углубились въ мелкольсье.

Это были полковникъ К., его адъютантъ князь К., я и четверо нашихъ ординарцевъ.

Всему отряду было приказано перемъститься на другую часть фронта, значительно южнъе. Предстояло совершить вдоль боевой линіи фланговый маршъ, одно изъ самыхъ трудныхъ передвиженій. Путь предвидълся трудный,—надо думать, на нъсколько дней.

Районъ ночлега назначенъ. Батареи подтянутся туда съ полками еще засвътло. Намъ надо завхать въ мъстечко В. Это займетъ часа полтора,—поэтому мы ъдемъ впередъ.

Побывавъ въ мъстечкъ, ъдемъ сперва дорогою, потомъ сворачиваемъ прямикомъ, по картъ.

У одной маленькой деревни встрѣчаемъ команду управленія бригады. Тутъ-же нѣсколько повозокъ съ огромными деревянными ящиками. Въ нихъ только прибывшіе изъ Москвы подарки для солдатъ. Все это — хлопоты нашихъ женъ. Старались, бъгали, покупали, упрашивали, собирали.

При насъ тутъ же въ полъ раскупориваютъ ящики. Солдаты окружили ихъ любопытной толпой.

Въ этихъ большихъ бълыхъ ящикахъ привезли радость. Тамъ, дома, думаютъ, заботятся, помнятъ...

. Какія богатства! Горы фуфаекъ, теплыхъ шлемовъ, наушниковъ, варежекъ. Какія-то китайскія ватныя куртки. Сахаръ, соль, любезная солдатскому сердцу махорка. Пуда два шоколаду.

Вмѣстѣ съ полковникомъ дѣлимъ все это поровну на батареи. Къ вечеру все уже будетъ роздано по рукамъ.

Есть посылка и для насъ троихъ. Самое главное полушубки,—имъ рады до крайности. Но есть и много другихъ пріятныхъ вещей. Отправляя, помнили обо всемъ, какъ можно только помнить любя. Цълуемъ мысленно милыя руки.

Пора \*Вхать, но жалко оставить все это въ обозъ. Надъваемъ на себя полушубки, забираемъ, что можно на руки, нагружаемъ свертками ординарцевъ и двигаемся дальше.

Черезъ часъ мы уже въ деревнъ, гдъ остановился начальникъ дивизіи. Издали видно, какъ его флагъ бъется на вътру у дороги. Здъсь же наша повозка съ денщиками, сдаемъ имъ все привезенное съ собой.

Пока полковникъ бесъдуетъ съ генераломъ, мы съ княземъ быстро подыскиваемъ для ночлега подходя-

щую "халупу". Находимъ, располагаемся и идемъ. за полковникомъ.

Брр... Къ вечеру ударилъ морозъ. Хорошо будетъ вернуться въ халупу, напиться чаю съ конфектами изъ Москвы и залечь спать въ теплъ.

Увы! Мечты о ночлегѣ надо оставить. Приказано совершить ночной форсированный маршъ. Нашъ полковникъ назначенъ начальникомъ отряда. Черезъ часъ, какъ только стемнѣетъ, мы выступаемъ.

Ночной переходъ будетъ немалый. Собъешься съ дороги, попадешь къ нѣмцамъ. Мы взяли себѣ проводника, молодого литвина. Итти ночью за 25 верстъ небольшая радость, да и нѣмцы близко. Потому испуганный проводникъ въ послѣднюю минуту исчезаетъ. Но его все-таки находятъ, и суровый окрикъ полковника вмѣстѣ съ обѣщаніемъ приличной награды быстро возвращаютъ ему утраченное душевное равновѣсіе.

Вотъ мы и за околицей. Обгоняемъ темныя колонны. Какъ звенья безконечной цёпи, тянутся наши орудія. Сливаясь во мглё, уходятъ сплошныя массы пёхоты.

Кажется, черезъ пустынныя равнины течетъ какая то молчаливая ръка, течетъ, уплываетъ невъдомо куда, скользя въ неизвъстность.

Вотъ мы уже въ головъ отряда. Бдемъ шагомъ, — сбоку идетъ нашъ боязливый проводникъ, котораго мы не отпускаемъ отъ себя ни на шагъ.

Курить нельзя. Только позволь, и по всей колоннъ заплящуть огоньки, — со стороны непріятеля это можеть быть очень замътно.

Немного свътлъетъ. Двурогій мъсяцъ сквозь завъсу поръдъвшихъ облаковъ льетъ свъты невърные и зыбкіе. Предметы стираются, растворяются, расплываются въ этой обманчивой полупрозрачной стихіи, словно насмъшливый волшебникъ укралъ у вещей ихъ тъни и совлекъ, какъ ветхую одежду, самыя очертанія.

Ширится мутное лунное море. Все — марево, все — призракъ, все — дымъ.

И, кажется, мы сами только сонмище ночныхъ видёній, безпокойныхъ духовъ, скользящихъ надъ землей, чтобы разсъяться при первомъ крикъ пътуха.

Вдали загораются бълые огни, тонкіе и длинные. Хочется сохранить очарованіе.

Пусть другіе думають, что это — нѣмецкія ракеты. Я знаю, за этимъ мглисто-луннымъ предѣломъ, печальнымъ и зловѣщимъ, зіяетъ нѣмою своею пастью входъ въ преисподнюю. Тамъ, у суровыхъ вратъ, изсѣченныхъ изъ базальта, змѣятся мгновенными зигзагами, то вспыхивая, то погасая, черныя адскія свѣчи. Къ этимъ широко раскрытымъ вратамъ мы стремимся, въ нихъ втечетъ и наша рѣка, чтобы исчезнуть навсегда.

Глухіе тяжелые удары справа. Звукъ ихъ слишкомъ знакомъ. Жестокая явь смъняеть ночную сказку. Подходимъ къ общирному покинутому фольварку.

Проводникъ говоритъ, что хозяева, нѣмецкіе колонисты, скрылись вмѣстѣ съ отступавшими нѣмецкими войсками. Дорога проходитъ среди многочисленныхъ каменныхъ строеній. Подъемъ трудный и грязный. Будетъ задержка. Мы съ княземъ слѣзаемъ съ коней. Вотъ мѣсто, гдѣ можно отлично покурить.

Вотъ и фольваркъ позади. Снова поля, внезапно выплывающія изъ мглы придорожныя ветлы и темный людской потокъ, безшумно уходящій въ даль.

Въ тучахъ утонулъ мѣсяцъ. Вѣтеръ зашумѣлъ, засвисталъ въ оголенныхъ деревьяхъ. Стало совсѣмъ темно. Переходимъ какіе-то мосты, подымаемся на холмы, спускаемся куда-то. Лошади что-то видятъ, нашимъ глазамъ не видно почти ничего.

Короткій получасовой приваль въ случайной литовской избъ. Нависпій почерньлый потолокъ... Солома на полу... Бъдность... оплывающая сальная свъчка. Крестьянинъ-литвинъ, старый отставной солдать, ограбленъ нъмцами до-чиста, питается однимъ картофелемъ.

Събдаю плитку шоколаду, выкуриваю пару папиросъ и жадно пью холодную, какъ ледъ, воду изъ солдатской фляги.

Снова кони несуть насъ куда-то въ ночь.

Наконецъ-ночлегъ.

Въъзжаемъ во дворъ огромнаго господскаго помъстья. Бълыя снъжинки кружатся въ свътъ нашихъ электрическихъ фонарей, когда мы подымаемся по ступенямъ каменнаго крыльца.

Какъ неожиданны послъ безконечныхъ ночныхъ полей, гдъ съ хохотомъ шатается бездомный бродяга вътеръ, эти большія спокойныя комнаты со старинной мебелью и портретами предковъ на стънахъ.

Молодой заспанный полякъ управляющій суетится и хлопочеть, налаживая чай.

Самъ владълецъ, какой-то графъ съ громкой нъмецкой фамиліей, живетъ постоянно въ Петроградъ и за-границей.

Въ домъ много лътъ не живетъ никто. Какъ странно! Домъ вовсе не производитъ впечатлънія необитаемаго. Множество мелкихъ примътъ говорятъ совсъмъ о другомъ.

Разспрашиваю управляющаго, были ли туть нѣмцы. Оказывается—были.

И ничего не тронули?

Ничего.

Мы очень удивлены. Это уже совсѣмъ на нихъ непохоже. Продолжаемъ наши разспросы. Отвѣты уклончивые и односложные. Положительно здѣсь есть какая-та тайна.

Послѣ эта тайна раскрылась. Тотъ, кто встрѣчалъ насъ, только помощникъ управляющаго. Самъ управляющій—нѣмецъ, и его взрослый сынъ, жившіе въ этомъ домѣ, вчера арестованы нашими властями, какъ нѣмецкіе шпіоны и пособники.

Мы раздёлись. Садимся за столь. Лицо горить, изсёченное дождемь и вётромъ. Хорошо выпить крёпкаго чаю съ липовымъ медомъ и съёсть пару тонко нарёзанныхъ ломтиковъ копченой домашней ветчины.

Уже четыре часа ночи. Ложимся и засыпаемъ какъ убитые.

Въ этомъ помъстьъ проводимъ весь слъдующій день. Туть же по сосъдству расположились наши батареи. Погода отвратительная, не то дождь, не то снътъ. Надо дать передохнуть людямъ и еще больше лошадямъ, изнуреннымъ невозможными дорогами.

Передъ закатомъ дождь пересталъ, и тучи, разойдясь ненадолго, обнаружили багряный, неширокій заревой просвѣтъ.

Я вышель изъ дому и, пройдя черезъ паркъ, остановился у ограды, въ самой дальней аллев. Паркъ на колмѣ, за нимъ безъ конца темнобурыя поля.

Суровымъ строемъ стояли вокругъ угрюмые стражи, въковые дубы. Ихъ черныя вътви были голы, и желтые листы, чуть запорошенные снъгомъ, мертвымъ ковромъ устилали землю. Слабое сіяніе зари розоватые роняло отблески на ишистые стволы и невысокую старую ограду и потемнъвшія отъ времени скамейки подъ дубами. Великая тишина царила на землъ, — ни одинъ случайный звукъ не долеталъ ниоткуда.

Душа жадно пила одиночество, и тихія, непререкаемыя и плавныя протекали въ ней волны, почти непередаваемыя словами, одному мнъ важныя, одному мнъ понятныя.

Свое, затаенное, глубокое переплеталось съ міровымъ, и здёсь я впервые не умомъ, а чувствомъ поэтигъ, что значитъ изреченіе древней сокровенной мудрости, "все во всемъ".

Раннимъ утромъ мы покинули помъстье. Выъзжая, я не оглянулся на паркъ. Я унесу его въ душъ такимъ, какимъ видълъ вчера.

Небо сърое, но дождя нътъ. Влажный воздухъ гулко разноситъ ритмическіе перекаты канонады, долетающіе справа. Слегка отдохнувшія за день батареи плывутъ между холмами по разбитой дорогъ, преодолъвая моря грязи. Пъхота идетъ обочинами, тамъ все же чище.

Бъдная, однообразно-печальная проходить передъ нами Литва, дважды истоптанная своими и чужими конями. Высокіе, темные кресты маячать издали на распутьяхъ дорогъ, и съ каждаго изъ нихъ въ неизреченной скорби смотрить Христосъ на зіяющіе пустотою окопы и желтые бугры недавнихъ могилъ.

Нашъ полковникъ нынче опять начальникомъ отряда, и, проъхавъ вдоль колонны, мы занимаемъ мъсто въ головъ.

Въ полдень подходимъ къ господскому фольварку П. Въ его районъ будетъ большой привалъ.

Фольваркъ обитаемъ. Мы трое и командиръ одного изъ нашихъ полковъ заходимъ и просимъ разръшенія обогръться.

Пріємъ самый привѣтливый. Хозяинъ, худой колоритный польскій панъ съ длинными сѣдыми усами боленъ и почти не встаетъ, но ему хочется поговорить съ военными. Опираясь на палку, онъ съ трудомъ входить въ столовую и, извинившись за свой костюмъ, усаживается въ креслъ. На немъ сѣрый домашній халатъ съ черными шнурами на груди.

Его жена, экспансивная полная пани, и ихъ дочь, молоденькая панна Марія, хлопочуть у стола, заботясь о чав и завтракъ.

Воззваніе Верховнаго Главнокомандующаго сдѣлало свое дѣло. Мы—у друзей. Нѣтъ и слѣда той тѣни, которая раньше лежала между поляками и "москалями".

Старый панъ оживился, стучить по столу перстнемъ и радуется, что нъмцевъ отогнали къ границъ. Пани, волнуясь, разсказываетъ объ ихъ пребываніи въ этихъ краяхъ и объ убыткахъ, причиненныхъ ея хозяйству.

Лошадей взяли, коровъ взяли, овесъ взяли, всякіе запасы взяли, даже яблоки взяли... Хорошо, хоть обстановку и самихъ не тронули. Здъсь жилъ командиръ полка, человъкъ пожилой и серьезный, и потому домъ остался цълымъ. Пока, были нъмцы, старались сидътъ въ своихъ двухъ комнатахъ, почти не выходя, а панна Марія прожила всъ двъ недъли въ мезонинъ, въ маленькой комнаткъ, запираясь по ночамъ и всячески избъгая попадаться нъмцамъ на глаза.

Панна Марія поднимаєть свои длинныя ръсницы и улыбаєтся. Ей девятнадцать лъть, она стройная, какъ

молодой тополь, и темныя ея косы тройнымъ вѣнцомъ обтекаютъ голову. У нея глаза молодой лани—кроткіе и строгіе. Должно быть, героиня романа Сенкевича "Огнемъ и Мечомъ" панна Елена, невѣста Скшетусскаго, была такая.

Завязываю разговоръ съ панной Маріей.

Она училась къ Варшавъ, отлично говорить порусски, знакома съ нашей литературой и очень любить поэзію.

У ней есть альбомъ, куда она выписываетъ стихи. Чъмъ поэту отблагодарить за радушіе? Беру у ней альбомъ и пишу.

## Паннъ Маріи Ханъ.

Война пройдеть, какъ Божій громъ. Настануть времена другія. Но въ памяти мы унесемъ Вашъ тихій и радушный домъ И имя нъжное: Марія.

Сергий К.

Панна читаетъ и мило краснветъ.

Мы благодаримъ любезныхъ хозяевъ. Пора продолжать путь. Дни короткіе, дорога трудная. Мы одъваемся, когда полковнику докладываютъ, что прівхалъ казакъ съ приказомъ отъ высшаго начальства.

Задача измънена. Отряду ночевать въ районъ деревни Э. и на утро смънить по близости такія-то части. Полковникъ диктуетъ распоряженія, и ординарцы развозятъ ихъ по полкамъ.

Прощаемся. Садимся на коней. Въ окнъ, за стекломъ, мелькаетъ, улыбаясь, дъвичій профиль. Вотъ ужъ не видно ничего.

Милая панна! Пусть судьба вынесеть тебя изъ этого второго потопа и дасть найти своего върнаго рыцаря Скшетусскаго.

Отрядъ свернулъ съ прежняго пути и движется нъ-сколькими дорогами.

Мы трое съ нашими ординарцами ъдемъ на прямую, черезъ волнообразную цъпь безлъсныхъ холмовъ.

Ночь находить насъ въ грязной литовской халупъ. Въ двухъ ея горенкахъ набилось много народу,—здъсь офицеры трехъ нашихъ батарей.

Готовять ужинъ. Командиръ дивизіона, мой старый знакомый, подполковникъ Я—чъ любитъ, чтобы хозяйство было въ исправности. Изъ его неистощимаго погребца появляются какія-то вкусныя вещи. Усаживаемся за длиннымъ столомъ, соткнутомъ изъ трехъ разнаго размъра. Даютъ супъ, а за нимъ въстовой тащитъ на противнъ цълую гору кръпко поджаренныхъ котлетъ и пару основательныхъ утокъ.

За столомъ не засиживаются, -- всѣ устали.

Прежде, чъмъ спать, выхожу провърить и записать вновь присланныхъ ординарцевъ, а кстати посмотръть, хорошо ли поставлены наши лошади.

Ночь безлунная, но не совсымь темная.

Подхожу къ сараю, гдъ поставили лошадей. За нимъ уходитъ внизъ какой-то откосъ. Внизу звонко журчитъ невидимый ручей.

Стихаютъ тихіе громы отдаленной канонады. Вотъ все рѣже и рѣже, вотъ смолкли совсѣмъ. Только стрекочущая дробь пулеметовъ еле доносится откуда-то съ другой стороны.

Иду въ халупу и устраиваюсь на ночлегъ. Наши вещи и денщики остались съ обозомъ. Сплю на полу на соломъ, не раздъваясь, сверху укрывшись полушубкомъ.

Изъ сѣней дуетъ. Ноги мерзнутъ въ сапогахъ. Надъ головой оконце,—изъ него тоже дуетъ. Съеживаюсь, какъ только могу, чтобы вмѣстить подъ полушубокъ и ноги и голову, коротко остриженную, какъ шаръ.

Дъ́иствительность медленно уходить, и зыбкія свои декораціи развъшиваеть сонъ.

Я въ Нормандіи, стою у морского берега. Груда огромныхъ валуновъ съ краями, обточенными прибоемъ. Черезъ нихъ переплескиваютъ, высоко взвиваясь, бълые гребни и пъна кипитъ на черныхъ изломахъ... А тамъ, впереди, сколько охватитъ глазъ, возноситъ свинцовые валы Атлантическій океанъ.

Ръзкій холодный вътеръ налетаеть съ моря...

Рано утромъ отрядъ выступаетъ. Мы съ полковникомъ должны помъститься въ господскомъ фольваркъ К., полки съ нашими батареями расположатся на позиціяхъ въ окрестномъ районъ. Нынче морозить. На деревьяхъ иней. Легко дышется на высотахъ. Вольная ширь безъ границъ. Синіе овалы озеръ, облака и вътеръ.

Ъдемъ быстро. Полковникъ шпоритъ великолъпнаго своего коня. Меньше часу, и мы у цъли.

Фольваркъ К. на холмъ. Господскій домъ на самой вершинъ. По откосу въ нашу сторону спускается паркъ. У подошвы холма ръчка. Выше она запружена, и на ней маленькая мельница.

Въвзжаемъ на высокій мельничный мость. Въ серединъ настиль проломанъ, и доски еле держатся. Полковникъ и князь по счастливой случайности какъ-то минують это мъсто, но мой конь ступаетъ неудачно, и средняя часть моста съ грохотомъ проваливается подъ нимъ.

Стремительно кидаюсь съ съдла въ сторону и удерживаюсь, схватившись за перила. Конь, уцъпившись передними ногами за уцълъвшія доски, безпомощно бьется, силясь выкарабкаться. Вытаскиваемъ его вмъстъ съ подоспъвшими ординарцами.

Все благополучно. Я ушибъ колѣно, но это пустое,— кости цѣлы. Мой вороной "Чортъ" весь день дрожалъ мелкой дрожью. Съ тѣхъ поръ онъ не въ мѣру опасливъ и всегда упрямится и водитъ ушами, ступая на мостъ.

Домъ не великъ, но устроенъ удобно. Половина занята семьею владъльца. Самого хозяина нътъ. Онъ нъмецъ, арестованъ и увезенъ, какъ уличенный нъмецкій шпіонъ. Им'вніе куплено имъ всего три года, а раньше принадлежало поляку.

Въ трехъ комнатахъ устраиваемся мы вмъсть съ другими офицерами нашего отряда. Въ залъ наставлено девять походныхъ кроватей.

Было еще свътло, когда мы вдвоемъ съ полковни-комъ вышли пройтись по парку.

Длинная кленовая аллея спускается внизъ по холму. Густая красно-желтая пелена уже скованной холодомъ опавшей листвы шуршить подъ ногами. На лужайкъ бассейнъ съ фонтаномъ. На бълизнъ камня отчетливы багряные листы.

Мы идемъ молча.

Дальше, на склонъ развалины каменной бесъдки, аллея кончается и еще дальше, у самаго подножія холма, неширокій ручей, полный вровень съ берегами. Ръдкія пятна снъга. Ручей быстрый, но течетъ не журча, и кажется неподвижнымъ. Надъ нимъ склонились обнаженныя березы.

Кажется, изъ-за сливающихся стволовъ аллеи выйдетъ прекрасная скорбная женщина въ съромъ—и тихо пройдетъ у ручья, влача за собой длинныя свои одежды• Это земная радость, милая земная любовь уходитъ, гонимая грохотомъ орудій.

Но почему все это такъ жутко, такъ до боли знакомо? Въ какихъ тайныхъ снахъ видѣлъ я этотъ паркъ, эту теперь разрушенную бесѣдку, эти молчаливыя тусклыя струи, эти склоненныя безлиственныя березы? Все это было когда-то, я уже стоялъ на этихъ невысокихъ берегахъ.

Или върны прозрънія осмъянныхъ толною мудрецовъ, и я уже жилъ не одинъ разъ на землъ, а то, что я вижу теперь, только одно изъ мъстъ какого-то прошлаго моего бытія!

Или, быть можеть, правъ быль Ницше въ своихъ пророческихъ гаданіяхъ о въчномъ возвращеніи, и весь міръ повторяется въ въчности, а съ нимъ и я.

Смутное, неизъяснимое чувство, гдъ слиты печаль, усталость, и сладкое томленіе охватываеть меня.

Пусть я жилъ много разъ въ различныхъ тѣлахъ людей или повторялся все тѣмъ же въ вѣчно возвращающемся прибоѣ мірозданія!.. Я гр.жданинъ міра, и я знаю это.

Но гдѣ бы ни было мое вѣчное отечество, я люблю Россію, эту мою послѣднюю земную родину, о которой бьется мое живое, мое полное горячей кровью сердце.

Мы идемъ въ домъ... Легкія сумерки позади уже заливаютъ пустынныя аллеи. Вдали, на темнъющемъ небъ, вспыхиваютъ бълыя зарницы шрапнельныхъ взрывовъ.

Въ этомъ фольваркъ мы прожили нъсколько дней. Здъсь долетъло до насъ, съ сильнымъ опозданіемъ, извъстіе о коварномъ обстрълъ турецко-нъмецкими кораблями Өеодосіи и Новороссійска и о новой нашей войнъ.

Въсть эта была встръчена всеобщей радостью. Съ

этимъ старымъ врагомъ давно пора покончить, а воспрянувшая во весь колоссальный свой ростъ Россія не можеть не побъдить.

— Тъмъ хуже для турокъ. Послъ войны имъ предъявять основательный счеть, по которому придется заплатить, — сказаль за объдомъ, прихлебывая черный кофе, ген. Х...,—знатокъ восточныхъ дълъ, нъсколько лътъ бывшій нашимъ военнымъ агентомъ въ Константинополъ.

Это быль голось трезваго политика.

Но мив мечталось о большемъ.

Въсть о новой войнъ наполнила меня чувствомъ страннаго освобожденія.

Если проснувшемуся славянству, если великодержавной Россіи пробилъ часъ рѣшать міровыя задачи, хорошо, что онѣ встали всѣ разомъ.

Не надо постепенности. Слишкомъ долго мы жили постепенностью, задерживаясь на вселенскомъ нашемъ пути.

Если рвать путы, то всв. Если рушить враговъ, то всвхъ. Россія переживаетъ неслыханное объединеніе. Въ гигантскомъ тиглѣ, въ потокахъ очистительнаго пламени выкипаютъ, сгораютъ вѣковыя неправды и плавится ярое золото.

Мало желать, надо быть сильнымъ. Мало быть сильнымъ, надо быть достойнымъ.

Теперь или никогда Россія достойна свершить всемірный свой подвигь.

Преклонимъ головы. Да совершится Судъ Божій!.. Расколовъ германскій шлемъ и давъ естественныя очертанія славянству, твердою рукой возьметь она свое древнее наслъдіе Византіи.

Третій Римъ—наша мечта въковъ. Все наше историческое существованіе она неизбывно предносила нашимъ взорамъ. О ней думали цари, ею грезили вътемныхъ кельяхъ монахи, о ней пъли калики перехожіе, сказатели стиховъ народныхъ.

Надъ пепломъ второго Рима создастъ Россія третій. "Два Рима было во вселенной, О, Русь! Создай мечомъ твоимъ Вовъкъ незыблемый, нетлънный, Послъдній, всеславянскій Римъ".

Такъ писалъ я, повинуясь смутному наитію, въ первый день войны съ Германіей. Такъ съ еще большей върой хотълось повторить и теперь.

Дни убъгали... Надъ окрестностью ужъ третій день висить канонада, и темное небо по ночамъ то мгновенными озаряется вспышками снарядовъ, то долгими кровавится заревами пожаровъ. Передовыя части нашего отряда съ нъкоторыми изъ нашихъ батарей, подъ общимъ начальствомъ генерала Х...на, съ боемъ наступаютъ на границу, тъсня упорно сопротивляющихся нъмцевъ.

Вечеръ. Громъ канонады все глуше, все дальше. Нъмцы сбиты съ границы и отступаютъ. Завтра остальная часть нашего отряда переходитъ границу. Утромъ мы вы**ъ**хали изъ фольварка съ ординарцами и полусотней казаковъ.

Высокіе холмы. Изрѣдка озера. Моря густого тумана клубятся въ долинахъ и занавѣшиваютъ дали. Но гдѣ-то за ними чуется солнце, а туманъ нѣжно рдѣетъ перламутромъ и опалами.

Ъду всю дорогу съ однимъ молодымъ полякомъ. Онъ прапорщикъ кавалеріи, но прикомандированъ въ казачій полкъ и уже много недъль со своей полусотней живетъ настоящимъ кочевникомъ. Ни вещей, ни запасовъ. Все, что есть, приторочено къ съдлу.

Онъ съ одушевленіемъ говорить о наступающемъ воскресеніи польскаго народа и разсказываеть о невѣроятныхъ притѣсненіяхъ, какимъ подвергаютъ нѣмцы польскую народность въ Познани. Когда русскія войска вступять туда, ихъ встрѣтять на колѣняхъ, со слезами радости, какъ долго жданныхъ спасителей.

Слушаю его и думаю: какое счастье жить въ наши дни, и какъ много прогадали наши отны, люди чеховскаго безвременья.

По дорогѣ опустѣлые окопы, сожженные дома, ямы отъ снарядовъ, свѣжія могилы, — слѣды вчерашнихъ боевъ.

Воть телеграфный столбъ. Граната сръзала у него верхъ, какъ ножъ голову у спаржи, и она виситъ тутъ же, на уцълъвшей проволокъ.

ъдемъ малой тропой. Спускаемся въ долину. Черезъ нее идетъ неширокій ровъ, наполненный водой. Это-русско-германская государственная граница.

Гляжу на часы: девять пятьдесять утра. Во второй разъ за эту войну вступаю я въ Пруссію.

Даю шпоры моему "Чорту", онъ однимъ махомъ перелетаетъ ровъ и карьеромъ выноситъ меня на холмъ по крутому склону.

Туманъ поръдълъ... Далеко раскинулись поля въ распаханныхъ квадратахъ. Краснъютъ черепицы кровель.

Нъмпы отброшены за границу. Нашй передовыя части съ боемъ продвигаются впередъ. Сегодня остальная часть отряда переходить границу.

Вотъ и граница—неширокій ровъ, полный водою—осталась позади.

Обсаженная деревьями отличная дорога. Квадраты полей, раздѣленные проволочной изгородью. Столбы съ указательными надписями на перекресткахъ. Чистенькіе домики съ каменными сараями и красными черепичными кровлями.

Еще часъ взды, и мы въ деревнв П., занятой однимъ изъ нашихъ пвхотныхъ полковъ.

Горятъ костры. На нихъ поспѣваетъ какое-то варево. Вокругъ толпятся солдаты. Часть пѣхоты уже уходитъ, и рѣка сѣрыхъ шинелей, тускло поблескивая штыками, течетъ по узкой улицѣ деревни.

Въ одномъ изъ домовъ находимъ генерала Х...на. Онъ, какъ всегда, энергиченъ, неутомимъ и холодно спокоенъ. Его уже ждетъ осъдланная лошадь и казачій конвой. Онъ переъзжаетъ въ другой пунктъ, откуда ему удобнъе руководить передовымъ отрядомъ.

Нъмцы отстаиваютъ каждый шагъ, но подаются назадъ. Нельзя давать имъ задерживаться.

Наступление продолжается.

Мы съ полковникомъ К. и княземъ К. ночуемъ въ стоящей особнякомъ халупъ. Это нъчто въ родъ отдъльной крестьянской усадьбы. Маленькій домикъ съ двумя половинами, передъ нимъ дворъ, замыкаемый съ трехъ сторонъ основательными хозяйственными строеніями, сараями, коровниками, овчарнями, конюшнями.

Домикъ мизерный, сараи отличные.

Эта черта, вообще, очень характерна для Пруссіи. Здівсь прежде всего думають о скоті и только потомъ о людяхъ.

Даже въ смыслъ потугъ на эстетику—если только можно говорить объ эстетикъ въ этой оглушительно бездарной странъ!—скоту отдается ръшительное предпочтеніе. Помъщенія для него каменныя, высокія, съ узорчатой разноцвътной кирпичной кладкой, дома же приземистые, неказистые, подобные гробамъ. Коровники издали принимаешь за дома, дома за коровники.

Утромъ съ двумя конными ординарцами по порученію командира ѣду впередъ въ нѣмецкій городокъ Ц. Онъ только что очищенъ нѣмцами, и черезъ него, спѣша за отступающимъ непріятелемъ, проходятъ наши войска.

День солнечный. Дали успокоенныя, нѣжно-золотыя. Пріятно ѣхать крупной рысью по гладкой, какъ столъ, нѣмецкой дорогѣ, что узкой лентой уходитъ черезъ

холмы. Мостики, бълые камни съ дорожными знаками мелькають, уходять одинь за другимъ.

Мы въвзжаемъ въ городокъ.

Разгромленный, полусожженный артиллеріей, онъ покинуть совершенно. Нъсколько домовъ еще пылають.

Бдемъ по городской площади. Это былъ видимо "центръ". Сбоку бульваръ. На площадь выходять гостиницы, пивныя, аптеки, магазины. Бульваръ завзженъ колесами. Возлъ дороги перевернутыя повозки съ брошеннымъ имуществомъ. Какіе-то продранные мъшки, не то съ мукой, не то съ солью. Выпущенныя бочки съ бензиномъ.

Вотъ въ садикъ у подъъзда лежитъ на боку піанино съ расколотой декой. Хотъли нагружать и бросили. Черезъ окна видънъ невъроятный хаосъ. Все перевернуто вверхъ дномъ,—отступая, нъмецкія войска все же успъли поработать.

За городомъ гудитъ канонада. Наши съ боемъ наступаютъ на Роминтенскую пущу, чья черная кайма виднъется съ подгородныхъ холмовъ.

По пустынной улицѣ быстро проносится эскадронъ кирасиръ и исчезаетъ за поворотомъ. Съ грохотомъ уходитъ за нимъ на рысяхъ далеко растянувшаяся батарея.

Снова безлюдье и трескъ пылающихъ зданій. Вдкій запахъ гари. Грязно-бурый дымъ стелется по землъ.

Воть большой трехъэтажный каменный домъ, совершенно уцълъвшій. У входа флагь съ Краснымъ

Крестомъ. Это мъстный германскій лазареть, оставшійся въ городъ. Внизу, у дверей, русскій караульный.

Подымаясь по л'встницъ, встръчаюсь съ нъмецкимъ докторомъ. Онъ житель этого города и хорошо говоритъ по-русски. Его квартира въ этомъ же домъ.

Онъ приглашаетъ войти. Слъдую за нимъ. Черезъ минуту сижу въ глубокомъ кожаномъ креслъ и, попросивъ разръшение, закуриваю папиросу.

Разговоръ любезно-свътскій. Кто знаетъ, что дълается на душъ у этого человъка въ коричневой бархатной домашней курткъ и въ желтыхъ кожаныхъ гетрахъ. Но тонъ его совершенно спокойный.

Нѣсколько словъ о войнѣ, какъ о чемъ-то третьемъ, далекомъ.

— Судьба измѣнчива. С'est la vie! Всему виной, конечно, англійское коварство. Впрочемъ, Англія еще пожалѣетъ объ этомъ. На Лондонъ летитъ воздушная эскадра изъ 15 цеппелиновъ. Тамъ уже паника. По вечерамъ тушатъ всѣ огни. Лондонъ будетъ разрушенъ.

Пора вхать. Встаю и прощаюсь. Докторъ учтиво провожаетъ до дверей.

На окраинъ города стала на ночлегъ одна изъ на шихъ батарей. Офицеры въ крайнемъ домъ.

Въ большой, еще непротопленной комнать въ безпорядкъ четыре мягкихъ дивана. На нихъ покоются четыре фигуры, укрытыя шинелями. Переходъ былъ трудный,—всъ устали. На стол'в россійскій самоваръ, видавшій виды. Огромный кусокъ сыра и куча б'єлыхъ французскихъ булокъ,—привезли изъ пограничнаго русскаго м'єстечка съ какой-то оказіей.

Переговоривъ, спъщу назадъ.

Когда я подъвзжалъ къ нашей халупъ, солнце уже съло. Послъдніе отблески заката еще рдъли на краю небесъ, но луна, печальная владычица ночи, уже заливала голубыми своими волнами поля.

На холмъ у дороги четко рисовались два наподвижныхъ силуэта. Это полковникъ и князь глядятъ на шрапнельные разрывы.

Я отдалъ коня ординарцу и присоединился къ нимъ.

Орудійные удары гулко разносились окресть, и въ южно паутинной лунной дали одна за другой вспыхивали и погасали большія лучистыя ярко голубыя звъзды. Казалось, нъкіе метеоры, мгновенно пролетая надъ землей, уносять какую-то свою голубую тайну.

Ровная, дробная и однозвучная, светь за холмами ружейная перестрыка.

Въ эту ночь небо долго пылало заревомъ.

Это работаетъ капитанъ Р....скаго полка Ю....ъ.

Сперва съ однимъ, потомъ съ двумя батальонами, выдержавъ натискъ цълой пъхотной бригады, онъ опрокинулъ нъмцевъ штыковой атакой, ворвался на ихъ плечахъ въ заповъдную Р....скую пущу, взялъ и зажегъ ближайщее лъсничество и, не давая врагамъ

опомниться, гонить ихъ черезъ дубраву, наступая на Т., охотничій дворецъ Вильгельма.

На слъдующій день замокъ кайзера палъ послъ ожесточеннаго штурма.

Тъмъ, кто участвовалъ въ этомъ изумительномъ лъсномъ бою, все бывшее казалось послъ странной и дикой сказкой.

Угрюмая глушь, гдё подъ хвойными сводами и днемъ царять сумерки... Желтые стволы съ застывшими каплями смолы... Стада напуганныхъ ланей проносятся стремительно... Залпы и крики "ура", стократно повторяемые эхомъ... Шишки, сбитыя пулями, сыплются сверху... Потомъ ночь... Лунные узоры на землё... Вётви, бьющія по лицу... Огни выстрёловъ... Сёрые призраки мечутся межъ деревьевъ...

Битва тѣней въ заколдованномъ лѣсномъ царствѣ! Кто зналъ въ Москвѣ капитана Ю...са—скромнаго рядового офицера, добраго малаго, двадцать лѣтъ тянувшаго служебную лямку, тотъ никогда не угадалъ бы, какъ быстро и неоспоримо онъ выдѣлился на войнѣ.

Воина рождаеть смѣлыхъ!

Высокій, худой, съ своей длинной раздвоенной бородой, спокойно разгуливающій подъ пулями, какъ у себя дома, онъ кажется солдатамъ - колдуномъ, знающимъ "слово" отъ пуль.

Еще бы не колдунъ! Вотъ вамъ примъръ.

Быль жестокій пулеметный огонь. Солдаты залегли

въ окопъ. Носа высунуть нельзя, такъ и припечатаетъ.

— Ложитесь, ваше высокоблагородіе!

Не тутъ-то было. Капитанъ вышелъ на валъ и сталъ неподвижно во весь свой огромный ростъ. Шапка на затылкъ. Руки презрительно заложены въ карманы. Нъмцы такъ и надрываются.

Прошло минуты три.

Наконецъ, плюнулъ и выругался.

— Тьфу, дрянь какая! Ребята, видите, они и стрълять то не умъютъ. Въ штыки! Ура!

За нимъ хлынула стремительная сърая волна. Нъмцы были выбиты изъ пяти рядовъ оконовъ.

Не ясно ли, что туть дъло неспроста!

Мы ночевали въ той же халупъ. День пришелъ тихій, холодный и безвътренный. Бълый иней на поляхъ. Солнце золотитъ дали.

Около полудня мы съ полковникомъ и княземъ проходили по полю одного изъ недавнихъ боевъ.

Высокій безл'ясный холмъ, продолговатый, далеко протянувшійся, подобный перевалу. Его в'янчаетъ длинная линія н'ямецкихъ окоповъ. Въ ста шагахъ, на восточномъ склонъ, русскіе окопы, небольшіе, неправильно разбросанные, почти ямки.

Наши, атакуя холмъ, перебъгали вверхъ по склону, залегали, окапываясь подъ огнемъ торопливо, и снов лъзли впередъ.

На краю холма сельское кладбище. Между могилами ямы отъ снарядовъ. Много памятниковъ раздроблено. Деревянные кресты расщеплены пулями. Ярость живыхъ потревожила покой мертвыхъ.

На могилахъ нътъ надписей. Много этихъ желтыхъ, безыменныхъ бугровъ разбросано по дорогамъ и полямъ Восточной Пруссіи, много русскихъ солдатъ уснуло въ чужой непривътливой землъ.

Тебъ, Единому, Господи, въдомы имена ихъ. Ты самъ сочти ихъ и запиши въ твоей свътлой книгъ.

Выбитые последней атакой немцы бежали, оставивы своихы убитыхы вы оконахы.

Иные лежать наваничь, другіе уткнулись ничкомъ. Одинъ на колъняхъ, припавъ къ брустверу, въ той позъ, въ которой стрълялъ и въ которой напла его пуля. Въ чертахъ его такъ и застыла сосредоточенная угроза.

Раны у всёхъ въ голову.

Въ окопахъ сумки, ранцы, каски, пачки патроновъ разстрълянныхъ и цълыхъ. Около труповъ масса писемъ.

Передъ окопами нъсколько нашихъ убитыхъ.

Низкорослые запасные солдатики какого-то полка кажутся карликами въ сравнени съ крупными прусскими гренадерами. И все-таки эти карлики прогнали этихъ великановъ.

Валяется простръленная русская офицерская фуражка. По скованному холодомъ, заиндевъвшему склону шаговъ на пятнадцать протянулся и застыль ручей крови.

Одинъ изъ нащихъ убитыхъ остановилъ наше вни-

маніе. Высокаго роста, молодой, красивый, среди другихь онъ казался прямо богатыремъ.

Его руки сложены крестомъ на груди, и сверху небольшая иконка-складень. Видно какой-то сострадательный товарищъ, задержавшись на минуту, оказалъ ему наскоро эту послъднюю услугу.

Ни ранъ, ни крови не видно. Нельзя понять, отъ чего онъ погибъ. Кто-то замътилъ маленькій кончикъ бичевки, чуть торчащій изъ-за воротника. Смотримъ ближе: онъ удавленъ.

Проклятіе и месть безчестнымъ убійцамъ!

Приходять солдаты съ носилками и лопатами. Смерть равняеть всёхъ. Черезъ часъ всё эти тёла, нъмецкія и русскія, будуть возвращены земль.

Мы уходимъ съ холма. На западной его сторонъ, которая въ свое время была укрыта отъ русскихъ пуль, остатки какого-то нъмецкаго полкового торжества.

Въ склонъ вырыто небольшое ровное плато. На немъ натыканы елочки. Отъ елочки къ елочкъ хвойныя гирлянды, перевитыя разноцвътной бумагой. Надъними на деревянной подставкъ утвержденъ выръзанный изъ дерева гербъ—оленьи рога и на нихъ крестъ.

Вечеромъ были на всенощной.

Низкая горница нѣмецкой халупы тѣсно набита народомъ. Служитъ священникъ одного изъ полковъ. Солдатскій хоръ поетъ увѣренно и дружно. Волны ладана плывутъ подъ темнымъ потолкомъ.

"Свъте тихій святыя славы..."—торжественно и плавно льются знакомыя съ дътства слова.

Черезъ окно видна неширокая алая полоса вечерней зари, и слабое ея сіяніе, входя черезъ небольшія окна, сливается съ мерцающимъ свътомъ маленькихъ восковыхъ свъчей, прилъпленныхъ къ образу на столикъ.

"Пришедше на западъ солнца, видъвше свътъ ве-

Господи, Господи! Кто увидить твой тихій вечерній свъть? Кто услышить твой тихій вечерній зовь?

Пушистая, дымчатая нѣмецкая кошка Марта удивленно ходитъ около священника и смотритъ большими глазами на непонятное ей зрѣлище.

Сильные голоса переполняють горницу. Но сквозь громкое пъніе хора въ уши вливается неумолкаемая канонада.

Тамъ, впереди, генералъ Х...ъ отбивается отъ цѣ-лаго корпуса.

Идутъ тяжелые часы. Всю ночь и весь слѣдующій день орудія ревутъ, не стихая. Разрывы сіяютъ надъ холмами. Пулеметы поютъ свою пронзительную пѣсню. Волна боя надвигается все ближе.

Бой свиръпъетъ и растетъ, все выше вознося къ облакамъ свою, огнемъ вънчанную, главу, и два жребія зыблются на въсахъ богини Судьбы. Но загадоченъ ея древній ликъ.

Во множествъ проходять раненые, —въ ихъ словахъ нътъ и тъни унынія.

Вотъ пригнали и опрашиваютъ плънныхъ. Кадровие — здоровяки, резервисты—плохи. Одинъ изъ нихъ на службъ впервые, — раньше былъ освобожденъ по причинъ ревматизма и грыжи.

Пока они стоять на дворѣ, откуда ихъ по очереди ведуть на допросъ, ихъ обступили наши солдаты, и дружелюбно объясняются съ ними при помощи переводчика, солдата—еврея съ комической фамиліей "Халупка", калякающаго по-нѣмецки.

Иные пытаются объясниться жестами. Веселый молодой хохолъ Печенчикъ, скаля бёлые зубы, похлонываеть нёмца по плечу и внушаеть ему: "Въ Москвъ послѣ войны встрѣтимся, выпьемъ тамъ вмѣстъ". И для убѣдительности выразительно щелкаеть себя пальцемъ по горлу.

Нѣмецъ испугался, поблѣднѣлъ, даже отшатнулся Думалъ — тотъ показываетъ ему, что плѣнныхъ вѣшать будутъ. Но Халупка мигомъ все разъяснилъ. Послѣ нѣмецъ очень смѣялся. Говоритъ—ихъ запугало начальство насчетъ русскихъ звѣрствъ.

Еще одна ночь канонады. Нъмцы отступають, русскіе полки съ боемъ идуть впередъ.

Командиръ мѣняетъ свое мѣстопребываніе. Ночь застала насъ въ томъ покинутомъ городкѣ, гдѣ я уже былъ. Съ утра мы на походѣ. Въ полдень мы уже на новомъ жилищѣ, въ полѣ, у лѣсной опушки.

Нашъ "домъ"—зловонная, бъдная хижина съ маленькими окошками и низенькимъ потолкомъ. Какъ ее ни провътривали, запахъ держится такой, точно въ подпольъ зарыта пара труповъ. А можетъ оно и такъ... Раскапывать некогда...

Командиръ посылаетъ меня верстъ за двънадцать установить связь съ артиллерійскою частью сосъдняго отряда, которая должна поступить подъ его начальство.

Соображаю по картъ дорогу, и черезъ нъсколько минутъ я и ординарецъ Грачевъ крупной рысью ъдемъ лъсною дорогой къ съверу.

Грачевъ—мой неизмънный спутникъ. Онъ былъ при мнъ съ самаго начала войны и сдълалъ со мной все отступление во время перваго прусскаго похода. Теперь онъ зачисленъ въ составъ постоянныхъ командирскихъ ординарцевъ, ъздитъ всегда со мной и питаетъ ко мнъ большую привязанность.

Когда-то онъ былъ неповоротливъ и тяжелъ на подъемъ, но послъ всякихъ военныхъ передълокъ изъ него выработался лихой ординарецъ, спокойный, исполнительный и понятливый. Куда хочешь, посылай,— найдетъ; куда хочешь, поъзжай, не отстанетъ.

Только одного война и походы не лишили его дородства. Лицо у него лоснится, круглое, какъ блинъ, а щеки такія красныя, что воробьи, того и гляди, клевать станутъ.

Въ полъ-Грачевъ, "дома"—мой въстовой Костинъ. Съ ними я совершенно спокоенъ. Случись что, больного ли, раненого ли, мертваго вытащуть откуда угодно, нъмцамъ не оставять.

Съ Костинымъ мнѣ повезло. Во время японской войны онъ былъ денщикомъ у моего брата, привязался къ нему и служилъ ему вѣрно. Послѣ войны братъ взялъ его къ себѣ, и онъ служилъ у него. Въ этой войнѣ мы оба съ Костинымъ случайно оказались въ одной и той же части, и я отпросилъ его къ себѣ въ денщики. Онъ преданъ всей нашей семъѣ, ходитъ за мной, какъ нянька, стираетъ мнѣ бѣлье, гладитъ его нѣмецкимъ утюгомъ, слѣдитъ за моими припасами и добродушно ворчитъ на меня за разные непорядки. Пожитки мои хранитъ, какъ зеницу ока. Во время перваго прусскаго похода, при отступленіи, вывезъ ихъ чуть не на себѣ.

Итакъ, мы спѣшимъ съ Грачевымъ исполнять порученіе. День ясный. Тихо въ лѣсу... Только фазаны, гуляющіе по дорогѣ, завидѣвъ всадниковъ, неторопливыми вереницами сѣменятъ въ сторону, да одинокая стремительно проскочила черезъ дорогу дикая коза. Лѣсъ, за нимъ поля. Въѣзжаемъ въ большое покинутое селеніе. За нимъ безконечная блещущая ширь В...скаго озера. Нѣжно-голубая громада водътихо покоится въ низкихъ берегахъ своихъ, словно чаща, налитая до краевъ, и водная даль незамѣтно сливается съ бирюзовою далью небесъ.

у берега—брошенныя ладьи рыбаковъ. Вокругъ ни души. Сворачиваемъ влъво отъ-озера. Прямо черезъ

холмы вьется небольшая дорога. Вдемъ еще съ полчаса. Скоро должна быть деревня. Бросивъ дорогу, вду на прямую черезъ высокій холмъ. На самой вершинъ я сдерживаю коня. Вдали — кучка красныхъ кровель. Вотъ то, что я ищу.

Далеко, сколько видить глазъ, холмы, поля и долины утопають въ золотомъ сіяніи, и медленно надъ ними плывуть бълыя круглыя облака.

Благоговъйный трепеть охватываеть душу. Священная славянскому сердцу земля!

На этихъ славныхъ поляхъ Грюнвальда больше пятисотъ лѣтъ назадъ общія силы Польши, Литвы и Руси разбили въ прахъ волну нѣмецкаго натиска и нанесли тевтонскому движенію на востокъ неисцѣлимую рану.

Быть можеть, на этомъ самомъ высокомъ холмъ стояли славянскіе вожди, взирая на битву, когда смоляне со своимъ княземъ ударили на враговъ, ръшая участь боя.

Сейчасъ пустынны мъста великой битвы народовъ. Два дня и одну ночь шелъ въ этихъ краяхъ артиллерійскій бой. Нынче онъ перемъстился дальше, и громы орудій перекатываются впереди за холмами.

Наши лихія батареи,—славная первая, четвертая и тестая,—подъ конецъ привели непріятеля въ такое разстройство, что нъмецкая пъхота, гонимая мъткими прапнелями, почти не задерживаясь, уходила черезъ эти холмы, и наши полки чуть не церемоніальнымъ

маршемъ занимали одну за другой нъменкія позиціи.

Въвзжаю въ деревню и въ полуразбитомъ домикъ нахожу двухъ солдатъ-телефонистовъ съ аппаратомъ и охраняющій телефонную станцію казачій постъ.

Передаю по телефону командирскія распоряженія и сообщаю м'єсто его пребыванія. Къ намъ немедленно пришлють ординарцевъ. Связь установлена.

Теперь можно ъхать назадъ.

Избираю другую, болье удобную дорогу. Вдемъ льсною опушкой. Въ льсу какіе-то одиночные выстрылы. Кто стрыляеть, въ кого стрыляють, судить невозможно.

Прибавляемъ ходу. Скоро мы опять въ полъ. Здъсь лучше,—во всъ стороны видно далеко.

Изъ воротъ одинокаго хутора, мимо котораго намъ ъхать, выходитъ человъкъ, за нимъ быстро выдвигается какая-то группа мужчинъ. Одежда не военная, — видимо, нъмецкіе поселяне. Отъ этихъ "мирныхъ" нъмцевъ одиноко ъдущимъ всадникамъ всегда можно ждать предательской пули.

Передвигаю вдоль пояса браунингъ поближе къ рукъ и быстро скачу впередъ. Грачевъ не отстаетъ.

При нашемъ приближеніи группа быстро скрывается. Минуемъ хуторъ.

Неужели, пуля въ спину? Нътъ, проъхали благополучно.

Приближаясь къ нашей халупъ, вижу забавную картину. На маленькомъ пруду глушать пироксилино-

выми шашками рыбу на объдъ. Множество ея плаваетъ кверху брюхомъ, и двое солдатъ, разъвзжая на какомъ-то дырявомъ челнокъ, подбираютъ рыбу въ ведро.

- Здорово, братцы!
- Здравія желаемъ, ваше благородіе.

Желаю "рыбакамъ" удачи. Черезъ четверть часа, доложивъ полковнику, что порученіе исполнено, лежу на походной постели и читаю "Совиный Домъ", романъ Евгеніи Марлитъ,—все еще не могу одольть со времени перваго прусскаго похода.

На утро разстаемся съ халупой. Слава Богу! Десять версть верхомъ, и мы на новой квартиръ.

Большое селеніе Н... Къ югу невдалекъ темныя массы Р... Этотъ огромный заповъдный боръ въ триста двадцать квадратныхъ верстъ — личная собственность Вильгельма и служитъ для его охотъ.

Мы заняли домикъ школьнаго учителя. Въ одной половинъ
—классная комната, тамъ помъстились наши ординарцы. Въ другой
—маленькая квартира изъ трехъ комнатъ.

У нъмецкаго педагога все очень прилично, есть мягкая мебель и даже піанино. Только добродътельныя прописи на стънахъ, въ тройномъ, чъмъ у простыхъ нъмцевъ, количествъ, мозолятъ мнъ глаза.

Въ томъ-же селеніи домъ королевскаго лѣсничества. Тамъ помѣстился начальникъ отряда. Ходимъ туда объдать:

Домъ лѣсничества устроенъ великолѣпно. Тамъ цѣлый рядъ парадныхъ комнатъ для краткихъ остановокъ кайзера и высокихъ особъ во время ихъ охотничьихъ наѣздовъ въ Р...

Старинная золоченая мебель съ образцовыми украшеніями, крытая желтымъ атласомъ. Драгоцънная столовая ръзного чернаго дуба. Много фарфора и хрусталя. Въ углу столовой къ стънъ привинченъ какогото страннаго вида желъзный держатель съ крючьями. На немъ подвъшиваютъ убитую дичь во время охотничьихъ пирушекъ.

Селеніе цъликомъ покинуто.

Вообще, во второмъ прусскомъ походъ совсъмъ не то, что въ первомъ. Тогда население было поголовно на мъстахъ и очищался только районъ боевыхъ позицій.

Теперь по другому. Жители уходять передъ нашими войсками, и край, занимаемый нами, сплошь безлюдный.

Два дня уже мы съ командиромъ въ Н.

Отъ дома, гдѣ мы живемъ, открывается видъ на рѣдкость нѣмецкій, совсѣмъ, какъ на картинахъ старыхъ нѣмецкихъ мастеровъ.

Большой прудъ, за нимъ на высокомъ берегу свътлый каменный домъ лъсничества съ красными островерхими кровлями, дальше холмъ со старыми елями, отчетливо возникающими на небъ. За ними пылаютъ по вечерамъ безумные, кровавые, тяжелые закаты.

Впереди, за холмами, полукругомъ развернулась линія боя. Второй день надъ окрестностью висять несмолкаемые перекаты, долгій и гнѣвный громъ. Минутами онъ сливается съ рокотомъ пулеметовъ и дробнымъ трескомъ ружейной перестрѣлки въ одинъ стремительный летящій шквалъ.

Нъмцы съ отчаяннымъ упорствомъ пытаются задержаться на быстро укръпленныхъ ими позиціяхъ.

Въ полуверств за селеніемъ, совсвиъ позади отъ общаго расположенія войскъ, въ опушкв пущи вчера и нынче постукивають отдъльные выстрвлы. Это отрвзанныя отъ своихъ шайки бродячихъ нвмецкихъ солдать обстрвливають нашихъ одиночныхъ всадниковъ и мелкіе разъвзды.

Прапорщикъ Б. съ двумя взводами пъхоты и нъсколькими казаками устроилъ на нихъ облаву.

Часть скрылась, одну группу поймали.

У нъмцевъ оказалась землянка въ лъсу. Они залегли въ ней и долго отстръливались, пока ихъ не выкурили дымомъ. Землянка набита всякимъ награбленнымъ добромъ. Плънные нъмцы — плотные, ражіе, лбы низкіе, глаза бъгаютъ, типичные мародеры.

При взятіи землянки убить одинъ солдатикъ. Онъ лежить въ ожиданіи похоронъ на дворѣ королевскаго лѣсничества. Простое, крестьянское лицо тамбовскаго земленащиа, окладистая борода. Губы сжаты. Въ чертахъ усталость и спокойствіе много поработавшаго человѣка.

#### — Милый, отдохни!

Вечеръ. Стихаетъ канонада, какъ волны послѣ пролетъвшей бури. Нъмцы не выдержали удара и отходятъ назадъ.

Завтра командиръ мѣняетъ свое пребываніе. Распоряженія отосланы. Батареи увѣдомлены.

Раннимъ утромъ мы уже на коняхъ.

Недолгія поля, за ними темнѣетъ громада хвойнаго бора. Вдоль опушки тянется и уходитъ вдаль проволочная ограда.

Вотъ сорванныя съ петель тяжелыя ворота со сбитымъ на бокъ королевскимъ орломъ и столбъ съ запретительными надписями.

Шпоримъ коней. Нашъ маленькій отрядъ быстро втягивается въ ворота.

Насъ объяла заповъдная пуща, и слабни стукъ копыть растаяль въ великомъ молчаніи бора.

## РОМАНЫ, ПОВЪСТИ, РАЗСКАЗЫ.

ОКУНЕВЪ, Я. Каменное иго. Ц. 1 р. 25 к.

ЧЕВКИНЪ, С. «Востровъ и С-нъ». Ц. 1 р. 25 к.

АШЕШОВЪ, Н. Раны любви. Ц. 1 р. 25 к.

БРУСЯНИНЪ, В. Бѣлыя ночи. Ц. 1 р. 25 к.

БРУСЯНИНЪ, В. Молодежь. Ц. 1 р. 25 к.

**лемонье**, к. Когда я была мужчиной. Съ предисловіемъ А. И. Куприна. Ц. 1 р.

Съверова, н. Къ идеаламъ. Съ иллюстраціями И. Е. Ръпина. Ц. 1 р. 25 к.

БЕРЕСФОРДЪ. Царство женщинъ. Переводъ 3. Н. Журавской. Ц. 1 р. 25 к.

### поэзія.

марія моравская. Золушка думаєть. Ц. 1 р. лидія лъсная. Аллея причудъ. Ц. 1 р. въра рудичъ. Молодыя пъсни. Ц. 75 к. въра рудичъ. Въ осенній полдень. Ц. 75 к. анджелла. Дневникъ дней моихъ и ночей. Ц. 1 р. 50 к. гартевельдъ, м. Ночные соблазны. Ц. 50 к.

# Левъ Ждановъ.

#### Историческіе романы съ иллюстраціями.

Томъ І. Въ стенахъ Варшавы. Княга І. Ц. 1 р. 50 в.

- II. Въ стѣнахъ Варшавы. Книга II. Ц. 1 р. 50 в.
- III. Осажденная Варшава. Ц. 1 р. 50 к.
- IV. "Сгибла Польша!" Ц. 1 р. 50 к.
  - V. Последній фаворить. Книга І. Ц. 1 р. 25 к.
    - VI. Последній фаворить. Книга И. П. 1 р. 25 в.
- VII. Былые дни Сибири. Книга І. Ц. 1 р. 25 в.
- VIII. Былые дни Сибири. Книга II. Ц. 1 р. 25 к.
- ІХ. Третій Римъ. Ціна 1 р. 50 к.
- Х. Грозное время. Цена 1 р. 50 к.
- " XI. Боярыня Морозова. Ціна 1 р. 50 в.
- XII. Протопопъ Аввакумъ. Цъна 1 р. 50 в.

#### два милліона въ годъ.

Нищій милліонеръ. Сказочныя были нашихъ дней. Ц. 2 р. 25 к. Въ изящномъ коленкоровомъ переплете—2 р. 75 к.

«Живое изложеніе, умілый діалогь, множество выраженій, взятыхь изь старинных источниковь,—все это ділаеть хроники г. Жданова занимательными и полными историческаго интереса».

"ВЪСТНИКЪ ЕВРОПЫ". Евг. Л.

## АМФИТЕАТРОВЪ, А. В.

Паутина. Романъ. Изданіе 2-е. Ц. 1 р. 25 к. Аглая. Романъ. Ц. 1 р. 25 к. Раздѣлъ. Романъ. (455 страницъ). Ц. 2 р. 25 к. Викторія Павловна. Романъ. Ц. 1 р. 25 к. Дочь Викторіи Павловны. Романъ. Ц. 1 р. 25 к. Марья Лусьева за-границей. Романъ. Ц. 1 р. 25 к. Женское нестроеніе. Ц. 1 р. 50 к. Девятидесятники. Романъ. Часть І. Ц. 1 р. 50 к. Сумерки божковъ. Романъ. Часть І. Ц. 1 р. 50 к. Сумерки божковъ. Романъ. Часть ІІ. Ц. 1 р. 50 к. Противъ теченія. Ц. 1 р. 4сть ІІ. Ц. 1 р. 50 к. Антики. Ц. 1 р. 25 к.

"А. В. Амфитеатровь ярко талантливъ, много на своемъ въку видъль и между прочими достоинствами обладаетъ однимъ превосходнымъ и ръдкимъ, какъ бълми воронъ среди черныхъ, достоинствомъ великолъпнымъ русскимъ языкомъ, богатымъ, сочнымъ, своеобычнымъ, но въ го же время безъ вывертокъ и щегольства... Это настоящій писатель, отмъченный при рожденіи поцълуемъ Аполлена въ уста".

"Русское Слово" 20. XI. 1910. А. А. ИЗМАЙЛОВЪ,

# СТЕПНЯКЪ-КРАВЧИНСКІЙ, С. М.

Собраніе сочиненій подъ редакціей С. А. Венгерова.

Томъ І. Штундисть Павель Руденко. Ц. 1 р.

- " II. Подпольная Россія. ц. 1 р.
- . III. Домикъ на Волгъ. II. 1 p.
- " V. Эскизы и силуэты. Ц. 1 р.
- " VI. Критика и публицистика. ц. 1 р.

# чего ждетъ россія отъ войны.

Статьи спеціально написаны для настоя-

Туганъ-Варановскій, М. И. Фридманъ, М. И.—Вернадскій, В. И. Гиппіусь, З. Н.—Славинскій, М. А. Шингаресь, А. И.—Курбатовь, В. Я. Милюковь, П. Н.—Карпевь, Н. И. Бехтеревь, В. М.—Знаменскій, С. Ф. Стръльцовь, Р. Е Шишкина-Явейнъ. П. Н.—Ц. 1 р. 25 к.

# ЧЕГО ЖДЕТЪ ГЕРМАНІЯ ОТЪ ВОЙНЫ.

Редакція, примъчанія и предисловіе Р. Е. Стр павцова.

Въ книгъ собраны бесъды съ общественными дъятелями и членами правительства Германіи—К. Либкнехтомъ, Эд. Бернштейномъ, Ф. Листомъ, проф. Зерингомъ, Зюдекумомъ, Дальбрюкомъ, Шиманомъ и т. д. Бесъды даютъ богатый матеріалъ для уясненія внутренняго положенія и внъшней политики воюющей Германіи. Ц. 1 р. 50 к.

# РОССІЯ, ЦАРЬ-ГРАДЪ И ПРОЛИВЫ.

Матеріалы и извлеченія.

Подъ редакціей и съ предисловіемъ Р. Стр вльцова.

Въ книгъ собрано все важнъйшее, что было высказано по вопросу о Царь-градъ и проливахъ выдающимися писателями различныхъ направленій (Данилевскій, Достоевскій, Жуковскій, Куропаткинъ, Леонтьевъ и др.). Книга можетъ служить исчерпывающимъ источникомъ для всесторонняго—историческаго, культурнаго и политическаго—изученія вопроса. Примъчанія и предисловіе редактора характеризуютъ современную постановку проблемы. Ц. 1 р. 50 к.







